

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

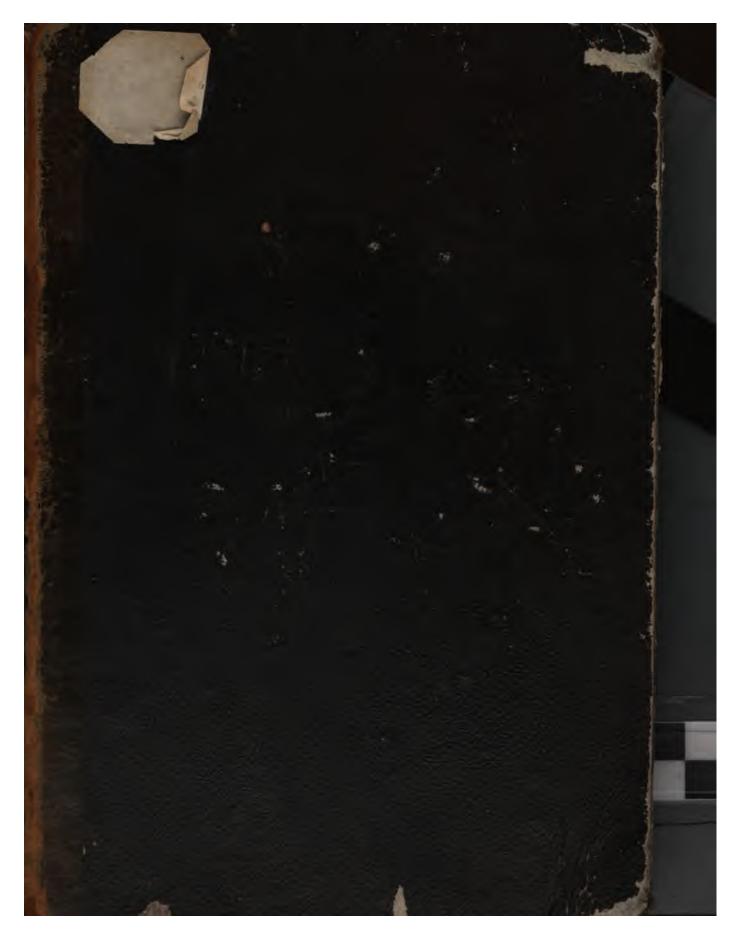

редственно сам органительную работу слуши цаниями преподавателей.

## 5. Командир классного учебь

- 1. Командир классного учебного іяется непосредственным начальником гтделения и помощником начальника кулаботе.
  - 2. Непосредственно подчиняется начальнику в
- 3. Командиром учебного отделения назначает учший дисциплинированный слушатель из числа слушателей учебного отделения. Назначение проводится ачальником факультета и отдается в приказе по военфаку.



K /66/13



.

15.00

# востокъ, россія

9(c) 1-475

82734

M

СЛАВЯНСТВО.

СВОРНИКЪ СТАТЕЙ

К. Леонтьева.

Томъ 1-й.

. ....

МОСКВА Типо-Литографія И. Н. Купиерева и Ко., Пименовская ул., д. Купиеревой, 1885



7147

Leont'er, MiN.

# ВОСТОКЪ, РОССІЯ

И

## СЛАВЯНСТВО.

53740+

CBOPH'KK' CTATER

Қ. Леонтьева.

Томъ 1-й





проверено 1949 г. 10

Ki-(

12:71 , v. ( 

## OTJABJEHIE.

|    | Посвященіе.                  |   |     |     | _    |    |     |   |  |  |       |   |   |    |     |
|----|------------------------------|---|-----|-----|------|----|-----|---|--|--|-------|---|---|----|-----|
|    | Предисловіе.                 |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   |    | C   |
| T  | П                            |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   | : |    | Cmp |
|    | Панславизиъ и греки          |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   |    |     |
| Π. | Панславизиъ на Асонъ         |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   |    | 31  |
|    | Дополнение къ двумъ статьями | ь | 0 1 | (ah | [CJI | BH | 8M) | B |  |  |       |   |   |    | 76  |
|    | Византивиъ и славянство      |   |     |     |      |    |     | • |  |  |       |   |   |    | 81  |
|    | Русскіе, греки и юго-славяне |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   |    | 193 |
|    | Мои воспоминанія о Оракіи.   |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       | • |   |    | 237 |
|    | Храмъ и церковь              |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   | ٠. | 249 |
|    | Письма отшельника            |   |     |     |      |    |     |   |  |  |       |   |   |    | 261 |
|    | HUCKUR O ROCTOURLY'S PRINTS  |   |     |     | _    |    | _   |   |  |  | <br>_ |   |   |    | 279 |

## посвящается

Тертію. Ивановичу

## ФИЛИППОВУ

въ знакъ невыразимой признательности за неизмѣнную поддержку въ долгіе дни моего умственнаго одиночества. •

•

. . . . . .

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Статьи, собранныя въ этомъ отдёльномъ изданіи, были напечатаны мною, въ разное время, въ разныхъ журналахъ и газетахъ.

Я не нашель удобнымь держаться исключительно только хронологическаго порядка въ ихъ размъщеніи, хотя и считаю этоть порядокъ наилучшимъ, потому что онъ даеть возможность читающему слъдить непосредственные за ходомъ мыслей автора.

Впрочемъ, бо́льшая часть статей, большихъ и малыхъ, размѣщена у меня въ этомъ порядкѣ, по мѣрѣ ихъ появленія въ свѣтъ. Въ иныхъ же случаяхъ это оказалось неумѣстнымъ и сбивчивымъ.

Вообще зам'вчу сл'вдующее: въ 1-мъ том'в собраны почти исключительно разсужденія и зам'втки по восточным домами, по вопросу греко - болгарскому и т. д. и расположены они по годамъ. Между первыми статьями о "Панславизм'в и "Письмами о восточныхъ д'влахъ" въ редакцію "Гражданина прошло ровно десять льт (отъ 73 до 83 года).

Во 2-мъ томъ я опять расположиль въ хронологическомъ порядкъ все касающееся до внутреннихъ дълъ Россіи; о восточныхъ и общеславянскихъ дълахъ упоминается здъсь только мимоходомъ (хотя, надъюсь, все въ томъ же духъ). Почти всъ статьи этого отдъла взяты изъ "Варшавскаго Дневника" (80-го года), въ которомъ я печаталъ тогда постоянно. Исключеній мало.

По поводу "Варшавскаго Дневника" я считаю долгомъ выразить бывшему редактору этой газеты князю Ник. Ник. Голицыну самыя искреннія и сердечныя извиненія мои въ томъ, что и, че списавшись съ нимъ, позволяю себъ печатать отдъльно передовыя статьи писанныя мною и "смъсь" подъ заглавіемъ "Сквозь нашу призму".

Время не ждетъ, годы и силы уходятъ, — издать есе емпства я желаю, и нашелъ, наконецъ, возможность это сдълать, но мъсто жительства князя мнъ неизвъстно, и я надъюсь, что онъ, по своему былому горячему мнъ сочувствію, простить мнъ это нарушеніе литературныхъ обычаевъ. (Извъстно, что "передовыя" и вообще не подписанныя именемъ статьи газеты суть собственность редакціи).

Если обстоятельства позволять, я издамъ и третій томь, и въ него соберу всё напечатанные отрывки изъ воспоминаній моихъ о многихъ мёстностяхъ, гдё я жилъ и служилъ, о людяхъ, съ которыми встрёчался, о личныхъ моихъ впечатлёніяхъ въ разные годы моей жизни.

Я думаю, что этоть 3-й томъ можеть послужить полезной "иллюстраціей" для двухъ первыхъ.

Москва, 1885. Январь.

К. Леонтьевъ.

## I. ПАНСЛАВИЗМЪ И ГРЕКИ.

• • **∳** • / . ر د ماند

## ПАНСЛАВИЗМЪ И ГРЕКИ.

Andrew Comment Character Comment Comme

(Русск. Вѣстн. 1873.)

The second of th

Январь, 1873, Царьградъ.

Я только что возвратился изъ путешествія по Македонів.

Въ столицѣ всегда сильнѣе и всегда замѣтнѣе движеніе умовъ, котя бы и по такому вопросу, котораго источники и основы въ провинціи.

Печальное ожесточение Грековъ и Болгаръ другъ противъ друга, сильное всюду, сильное, къ несчастію издавна, зд'ясь, въ Царьграді. принимаеть болье яркія краски. Сюда стекается все, и все отсюда исходить; здёсь главные представители и вожди движенія; отсюда разсылаются инструкціи, открытыя или тайныя, по всёмъ второстепеннымъ городамъ; здёсь иноверная государственная власть искусно колеблется между двумя христіанскими народами, которыхъ примирить можеть только постепенно и современемь либо общая усталость, либо какая-нибудь великая гроза неожиданныхъ политическихъ катастрофъ. Царьградскія газеты принимають въ этой борьб'в болже или менже горячее участіе. Courrier d'Orient защищаеть Болгарь; Phare du Bosphore потворствуеть Грекамъ; въ первой газеть проглядываеть желаніе расположить Славнить из чему-то вроды латинства или увфрить ихъ въ симпатіяхъ галло-романскаго племени; во второй-какъ будто бы Германецъ внушаетъ Греку: "не бойся славянскаго варварства; я съ тобою!" Turquie, которая считается оффиціознымъ органомъ правительства, сдержанна и осмотрительна, какъ сама мъстная власть...

Изъ всёхъ провинцій, гдё Греки живуть или только встрічаются съ Болгарами, приходять сюда извістія о непрерывной и пламенной борьбі; то Болгары оскорбляють Грековь, собравшихся служить въ Рушукі греческую особую об'єдню; то Греки въ газетахъ доносять на какіе-то болгарскіе замыслы противъ Турціи; то Courrier d'Orient стра-

щаетъ Турцію панэлленизмомъ; то въ Тульчі въ кофейняхъ драки между молодьжью, какой-то молодой Грекъ Каравіасъ оскорбляетъ Болгаръ; то изъ Серреса раздаются греческіе вопли, что богатыя купеческія семьи, считавшіяся до сихъ поръ эллинскими, переходять на болгарскую сторону. Греческое духовенство требуетъ, чтобы болгарское перемвнило камилавки. Болгары негодують, будто бы патріархь хочеть, чтобы Порта вельла Болгарамъ носить камилавки красныя, для большаго позора. Въ одномъ македонскомъ городъ умираетъ молодой Болгарскій учитель; въ народі проходить слухь, что его отравили греки. Клеветь, гивва, жалобъ пристрастимхъ, -съ обвихъ сторонъ потоки! Однако, умъ безпристрастный, не подкупленный страстями борьбы, можеть, миж кажется, становясь попеременно и искренно то на место Болгаръ, то на мъсто Грековъ, понять и тъхъ и другихъ и, соглашаясь, конечно, что Болгары несравненно правые \*), объяснить и даже извинить въ ивкоторомъ смысле отчанние Грековъ. Богатыя населенныя страны ускользають изъ рукъ ихъ племени, гордаго, энергическаго, умнаго и трудолюбиваго. Эллинизація Балканскаго полуострова-великая иден"-становится невозможностью...

Пусть такъ, гнѣвъ на Болгаръ несправедливъ ни въ христіанскомъ, ни въ административномъ, ни въ этнографическомъ смыслѣ; но онъ нѣсколько понятенъ, и причины, возбуждающія его, ясны не только для самихъ Грековъ, но и для всякаго безпристрастнаго наблюдателя.

Однаво, на чемъ, скажите миѣ, основанъ гнѣвъ эллинской, такъ называемой, интеллигенціи противъ Россіи?

Почему Русскіе должны быть во всемъ за одно съ Болгарами?

Быть можеть, полная солидарность Русскихь съ Болгарами не была бы выгодна ни твмъ, ни другимъ. Гдв доказательство, наконецъ, этой полной солидарности?

На чемъ основываютъ Греки свои опасенія? Что значить для нихъ слово "панславизмъ"?

"Панславизмъ" значить для Грековъ ничто иное, какъ "государственное объединение всѣхъ Славянъ" едва ли не прямо подъ Русскою державой.

Какія у нихъ доказательства тому, что правительство русское можетъ находить это выгоднымъ для себя и для Россіи, и, наконецъ, для всего славянства?

Почемъ они знаютъ, наконецъ, что думаютъ объ этомъ сами Болгары?

Болгары думають совсимь не то, они думають совсимь иначе. Болгары говорять себи такъ: "Обведемь около нашей отсталой, бид-

<sup>\*)</sup> Примыч. автора. Я скоро убъдился въ этой ошибкъ моей. Она была очень грубал.

ной, но молодой и сильной духомъ, народности, волшебный кругъ неприкосновенности. Отпадемъ прежде всего отъ Грековъ; оградимъ себя потомъ отъ сербскихъ притязаній и отъ того что намъ покажется излишнимъ въ русскомъ вліяніи. Вотъ намъ что нужно. Что касается Турокъ, то они всёхъ мепёе опасны. Иновёрный и инородный мусульманинъ можетъ вредить памъ менёе, чёмъ кто-либо. Онъ можетъ вредить лишь вещественно"...

У Грековъ, у Турокъ, у многихъ Европейцевъ и даже у многихъ, Русскихъ, къ сожалѣнію, вопросъ славянскій является какимъ-то переводомъ нѣмецкаго вопроса на русскій языкъ.

Какая грубая ошибка!

Въ Германія одна и та же нація прожила доліге выка раздробленная на тридцать слишкомь самобытных государство и подъ властью своих національных династій.

У Славянъ нашего времени, по крайней мъръ, пять-шесть націй, изъ которыхъ большая часть не ржили почти вовсе самобытною государственною жизнью, ибо у большинства этихъ отдёльныхъ націй государственная жизнь была прервана въ началё развитія иноземнымъ завоеваніемъ.

У Нѣмцевъ-усталость отъ долгаго государственнаго сепаратизма.

У Славянъ—*нетерпъливое желаніе* пожить скорфе независимою государственною жизнью.

Нѣмцы-нація.

Славане—*племя*, раздёленное на отдёльныя націи языкомъ, бытомъ, прошедшей исторіей и надеждами будущаго.

Нѣмцы могли соединиться въ одно союзное государство (Etat confédéré).

Славяне могуть составить лишь союз отдильных государства (Confédération d'Etats).

Этнографически нѣмецкое государство и нѣмецкую націю можно уподобить большой планетѣ, около которой есть только два одноплеменныхъ спутника германскаго племени, Голландія и Скандинавія.

Россія—планета со многими спутниками, похожими этнографически не на Баварію или Гановеръ (Баварію или Гановеръ можно было бы уподобить лишь отдѣльному Новгородскому или Малороссійскому царству), а на Голландію или Швецію. Разница, во-первыхъ, въ томъ, что, вмѣсто двухъ одноплеменныхъ націй, у Россіи есть: чешская нація, болгарская, сербская, словацкая, польская, пожалуй, иллиро-кроатская отдѣльно и т. д.; а во-вторыхъ, историческія условія сложились такъ, что Голландія и оба скандинавскія государства ждутъ и боятся завоеванія со стороны Германіи, опасаются прекращенія своей государственности; а большинство славянскихъ націй привыкло надѣяться на помощь Россіи, на развитіє своей государственности, при содѣйствіи Россіи.

Судорожная, вполив ивмецкая, *сжатая* какъ стальная пружина, Пруссія Фридриха II, Блюхера и Бисмарка на просторную, пеструю и медленную Россію ничуть непохожа.

Для Пруссін выгодно было завоевать и присоединить отдольных ивмецкія государства; для Россіи завоєваніє или вообще слишкомъ тёсное присоединеніе другихъ Славниъ было бы роковымъ часомъ ен разложенія и государственной гибели. Если одна Польша, вдобавокъ раздёленная на три части, стоила Россіи столько заботь и крови, то что же бы произвели пять-шесть Польшъ?

Въ подъскихъ дёлахъ, до послёдняго времени, ни Пруссія, ни даже Австрія, не могли быть вполить свободны противъ насъ.

Въ случав многихъ Польшъ, ни съ къмъ не подъленныхъ, весь міръ, и Европа, и Азія, будутъ намъ враждебны.

Потруднинсь ли Греки подумать обо всемъ этомъ?

Вы видите, я ничего не говорю о сочувствіях, о страданіях и т. п. Всв эти сердобольныя фразы ни къ чему не ведуть. Откровенное обращеніе къ интересамъ эгоистическимъ ввриве. Если эгонзмъ государственнаго долга совпадаеть съ преданіями, съ привычными сочувствіями и т. п. вещами, очень высокими и важными (но не всегда политическими), твмъ лучше: твмъ больше можно вврить, такъ называемому, безкорыстію сильной державы.

Аннскіе краснобан и мудрецы съ французскими бородками, и даже умные, опытные Фанаріоты забыли еще вотъ что:

Россія знасть, что, кромѣ Чеховъ, Болгаръ и т. д., есть еще Румыны, Мадыяры и Греки; она знасть, что двѣ первыя несоплеменным ей націи самою природой вещей вставлены, такъ сказать, въ славянскую оправу, принуждены быть инородными островами въ этомъ славянскомъ морѣ и будутъ вынуждены раздѣлить его судьбы волей и неволей, то-есть тѣснѣе или свободнѣе примкнуть, въ случаѣ распаденія Австріи и Турціи, къ тому союзу государствъ, о которомъ я говорилъ выше.

Что касается Грековъ, то хотя ихъ географическое положение дълаетъ ихъ болье, такъ сказатъ, свободными, чъмъ Румыны и Мадъяры по отношению къ этому славянскому морю, но за то ихъ коммерческие интересы, противуположные интересамъ Англіи, Италіи и Франціи на Востокъ и въ Средиземномъ моръ, рано или поздно оттолкнутъ ихъ совсъмъ отъ Запада и бросятъ ихъ тоже въ объятія слявянства.

Континентальная мощь сосёдняго славянства, его земледёльческій карактеръ и даже особенности его генія, болёе мануфактурнаго, чёмъ геній ново-греческій, будуть необходимыми условіями для процеётанія такой въ высшей степени торговой и мореходной націи, какъ греческая. Греки неизбёжно стануть коммиссіонерами Востока, и самъ Сурзскій каналь будеть въ ихъ рукахъ. Россія вполнё ли сознательно или инстинктивно, но можеть предчувствовать еще и такія обстоятельства, при которыхъ именно *инородныя* племена: Греки, Молдо-Валахи, а, можеть быть, даже и Мадьяры, будутъ согласнъе съ нею, чъмъ южные и западные Славяне.

Я, пишущій эти строки, нисколько не желаю паденія Турцін; напротивъ того, дальше я постараюсь доказать, что Турція всёмъ намъ нужна: Русскимъ, Болгарамъ и Грекамъ. Я думаю, что она, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, можетъ стать для насъ самымъ естественнымъ и вѣрнымъ союзникомъ.

Но когда уже говорится о панславизмѣ, страшномъ для грековъ, то необходимо предполагать не то, чтобы совершенное паденіе турецкаго племени, или не то, чтобы разрушеніе всей Турецкой имперіи,—все это вовсе ненужно для панславизма; я говорю, что, при разсужденіи о панславизмѣ, необходимо предполагать только одно: удаленіе мусульманскаго правительства за Босфоръ, перенесеніе столицы ислама въ Бруссу, Багдадъ или Каиръ.

Ибо, пока столица султана въ Цареградъ, пока онъ владъетъ болгарскими и сербскими странами. Турки уже достаточно обезпечиваютъ Грековъ отъ всеславянскаго государства однимъ присутствиемъ своимъ по сю сторону Босфора.

Но, становясь на точку зрѣнія греческих опасеній, допустимъ, что-Турки оставили европейскій берегъ, что Австріи тоже нѣтъ и что на развалинахъ двухъ сосѣднихъ державъ этихъ образовались царства: Чешское, Угро-Словацкое, Тріединое Иллирійское королевство, царства Сербское, Болгарское и Молдо-Валахское съ присоединенною Трансильваніей. Всѣ они между собою составили союзъ и вступили въ какуюлибо особую политическую связь съ Россіей, связь, —которой характеръ и форму могуть опредѣлить только неуловимыя теперь обстоятельства.

Смыслъ этого союза быль бы, конечно, оборонительный противъ западной Европы, коммерческій, вмѣстѣ съ тѣмъ, таможенный и т. п.

Союзъ этотъ можетъ быть весьма единодущенъ, если дѣло коснется притязаній со стороны или столкновеній съ интересами Запада; но можно ли ручаться, что онъ будетъ всегда единодушенъ въ собственныхъ нѣдрахъ своихъ? У каждаго изъ этихъ государствъ будутъ свои особые интересы, въ которыхъ они могутъ расходиться какъ между вобою, такъ въ особенности съ Россіей.

Если провинціи одного и того же государства имѣютъ очень часто противоположные интересы и вступаютъ другъ съ другомъ въ политическую, торговую или даже иногда и вооруженную борьбу (напримѣръ, югъ и сѣверъ Америки, провинціи республиканской Франціи во времена террора и т. п.), то какъ же можно думать, чтобы всѣ эти славянскія племена, которымъ, повторяю, такъ страстно еще хочется государственной самобытности и сепаратизма, жили бы между

собою въ въчномъ идиллическомъ согласіи? Связь между ними можетъ быть тъсна лишь насколько нужно, чтобы Западъ зналг свое мисто.

У Россіи будуть всегда какія-нибудь частныя несогласія съ западноили юго-славянскимъ міромъ.

Между прочимъ, важный вопросъ, могущій поселить несогласіе между славянами, съ одной стороны, и Русскою имперіей,—съ другой, есть вопросъ о государственной формъ Россіи. Соприкасаясь безпрестанно въ тысячѣ мелкихъ ежедневныхъ интересахъ съ Россіей, Славяне не остались бы равнодушны къ той государственной формъ въ которую вылилась политическая жизнь русскаго племени. Задача въ томъ: будетъ ли имъ правиться эта форма?

Напримъръ, насколько теперь мы знаемъ Славянъ и австрійскихъ и турецкихъ, они всё конституціоналисты.

Въ Россіи же много людей, которые находять подражательный конституціонализмъ своего рода предразсудкомъ.

Они находять, что конституціонализмъ естествень и благотворень только въ Англіи, гдѣ онъ выработался не путемъ философствованія и подражанія, а, такъ сказать, наивно или эмпирически, ибо Англичане имѣли всѣ задатки его дальнъйшаго существованія еще въ то время, когда они были такъ же просты и неразвиты, какъ нынѣшніе Албанцы съ своими беями.

Скажемъ даже больше... Повторимъ здёсь слова одной изъ не слишкомъ давнихъ замѣтокъ Русскаго Въстника: «Англійскій король есть, въ сущности, монархъ самодержавный; никакая особая, писанная конституція, никакая современная charte не ограничиваетъ его правъ; но ограниченіе его власти происходитъ путемъ обычая, общественнаго мнѣнія и вообще вслѣдствіе организаціи страны.»

Такого рода русскіе люди думають, что подражательных конституціи Франціи, Испаніи и другихь континентальныхь странь только испортили ихь естественную государственную форму и повергли ихъ въ состояніе періодической анархіи... Но много ли такихъ людей между юго-западными Славянами?

Особенности ихъ исторіи сділали для нихъ магическимъ слово "свобода". А магическій, кажется, вовсе не значить логическій... И въ Россіи есть много людей, которые щепчутся о дальнийшемъ развитіи нашихъ учрежденій. И въ печати слышишь постоянно: "Франція, въ которой распоражался самовластный императоръ, не могла..."

Или: "Страны *свободныя*, подобныя Америкѣ или Англіи, могутъ всегда..." и т. д.

Къ счастію, особенности русской исторіи сділали то, что, въ настоящее время, такъ говорять и пишуть большею частію только люди бездарные или поверхностные. Болье способные или практически опытные признаются, по крайней мъръ, что для нась это еще слишкомъ рано. Основываясь на этомъ отлагательство, человъкъ, который бы боялся для Россіи учрежденія собранія законодательнаго и министерской отвотственности, можеть не безъ основанія подняться на слідующую комбинацію:

Тогда и поверхностные практики, вѣчно едва поспѣвающіе вскочить на запятки за неудержимою колесницею идей, скажуть про всѣ искусственныя конституціи то, что они давно уже стали говорить о столь славной, во время оно, французской централизаціи и объ испанскихь дважу...

Неудержимое расширеніе Россіи въ Азіи, —расширеніе, которое не только не ослабѣваетъ, но, напротивъ, усиливается послѣ всякаго урона или разочарованія нашего на Западѣ, —также будетъ всегда требовать сильнаго сосредоточія не жизни и быта, какъ во Франціи, а лишь государственной, высшей политической власти...

У юго-западныхъ Славянъ иное положение.

Куда, безь нась, будуть расширяться эти другіе Славяне?

А жить съ нами, подъ знаменемъ нашего давняго, последовательнаго, многотруднаго, историческаго развитія, они, ничёмъ предъ исторіей не обязанныя народности, свободныя отъ высшихъ историческихъ задачь, вероятно, не захотять...

При образованіи того оборонительнаго союза государстві, о которомь я выше говориль, непремінно выработается у юго-западныхь Славянь такая мысль, что крайнее государственное всеславниство можеть быть куплено только ослабленіемь Русскаго единаго государства, причемь племена, боліве нась молодыя, должны занять первенствующее місто, не только благодаря своей молодой нетерпимости, своей подавленной жаждів жить и властвовать, но и необычайно могучему положенію своему между Адріатикой, устьями Дуная и Босфоромь.

Образованіе одного сплошнаго и всеславянскаго государства было бы началомъ паденія царства Русскаго. Сліяніе Славянъ въ одно государство было бы кануномъ разложенія Россін. "Русское море" изсякло бы отъ сліянія въ немъ "славянскихъ ручьевъ".

Греки объ этомъ никогда не думаютъ...

Греки не думають также и о томъ, что Россія чисто-славянскою державой никогда не была, что ея западныя и восточныя владѣнія, расширяя и обогащая ея культурный духъ и ея государственную жизнь, стѣсняли ея славизмъ разными путями, которые людямъ, знакомымъ съ русскою исторіей, извѣстны не дурно теперь и которые станутъ еще понятнѣе и извѣстнѣе по мѣрѣ большей разработки русской исторіи.

Греки вообще дурно понимають вопросы внутренней политики не только при сужденіи о столь мало знакомой имъ Россіи, но даже и объ Европѣ западной, которой языки, газеты и книги имъ ближе извѣстны. О страшныхъ соціальныхъ вопросахъ они говорять вообще мелькомъ и небрежно. Все вниманіе ихъ устремлено на дѣла международныя. Это понятно въ ихъ положеніи. Однако, именно нашъ примѣръ можетъ служить лучше всякаго доказательства тому, что внѣшняя политика державы опредѣляется неизбѣжно внутреннимъ устройствомъ ен политическаго организма.

Пусть такъ, скажуть мив добросовъстные Греки, мы сожальемъ, что всего этого мы не брали въ разсчетъ, но, въдь, для насъ все равно, вы ли, или Сербо-Болгары будутъ преобладающимъ племенемъ во всеславянскомъ государствъ. Во всякомъ случаѣ, намъ, Эллинамъ, это сосъдство опасно.

Поэтому-то, отвѣчаю я Грекамъ, старайтесь препятствовать панславизму сколько хотите, если вы его бонтесь; но помогутъ вамъ въ этомъ дѣлѣ не нападки на Россію, которыя ожесточаютъ противъ васъ общественное мнѣніе наше, какъ и вездѣ не слишкомъ дальновидное въ международныхъ дѣлахъ.

Повторяю вамъ, Россія не была и не будеть чисто славянскою державой. Чисто славянское содержаніе слишкомъ бѣдно для ея всемірнаго духа. И если, становясь на точку зрѣнія вашего гнѣва и вашихъ опасеній, я допущу на минуту, что Турціи и Австріи уже нѣтъ, и что на мѣсто ихъ образовался тотъ союзъ государствъ, о коемъ я выше говорилъ, то необходимо будетъ придти къ слѣдующему результату.

Россія, при сношеніяхъ съ этою восточною федераціей независимыхъ государствъ, неизбъжно будетъ во многомъ больше сходиться съ инородными племенами этого союза, съ Румынами и Греками, даже и Мадьярами, чъмъ съ юго-западными Славянами.

Россія будетъ естественнымъ защитникомъ этихъ слабѣйшихъ и отчасти старѣйшихъ націй, противъ весьма возможныхъ посягательствъ со стороны Славянъ юго-западныхъ, жадныхъ, упорныхъ и властолюбивыхъ, какъ всѣ долго, но неискусно подавленныя молодыя и грубыя народности.

Греки, умные Греки, - гдф вашъ умъ?

Вы незнакомы съ предметомъ, о которомъ тревожитесь; ваше невъжество во всёхъ вопросахъ, касавшихся славянской исторін и устройства Россійской Имперіи, лишило этотъ и быстрый и рёзкій умъ вашъ всякихъ дёльныхъ основъ сужденія.

И какія доказательства у васъ въ рукахъ, что Россія во всемъ сочувствуетъ Болгарамъ? Писали у насъ и за нихъ и противъ нихъ, и за васъ и противъ васъ. Ихъ поступка 6-го января никто особенно не хвалилъ. Многіе находили только, что патріарху, во вниманіе къ умиротворенію церкви, слідовало бы пастырски простить, а не объявлять схизму.

Кто говорить простить, тоть признаеть вину.

Болгары, мы знаемъ, вовсе не агнцы, это народъ хитрый, искусный, упорный, терпѣливый,—пародъ, который заботится теперь лишь о томъ, чтобы выдѣлить свою народность какими бы то ни было путями изъ другихъ, болье выросшихъ сосъднихъ націй.

Болгары не стануть, повърьте, стъсняться и съ нами, Русскими, какъ скоро увидить, что мы не вторили всъмъ увлеченіямъ ихъ племеннаго раздраженія. Они это уже и доказали, и мы это знаемъ коротко. Болгары посягають уже о сю пору и на сербское племя въ старой Сербін, разсылая туда свое духовенство и своихъ учителей, чтобъ отбить этотъ край не только церковно у вашего племени, но и этнографически у Сербовъ.

Болгары не агнцы; Болгары придвинутые къ Босфору, Болгары при устьяхъ Дуная; Болгары, у которыхъ горсть людей богатыхъ, искусныхъ и горячихъ ведетъ за собою покорную силу ивсколькихъ миллюновъ безгласныхъ, теривливыхъ и полудикихъ селянъ; Болгары, которымъ всего выгодиве, какъ они сами иногда сознаются, быть за одно съ Турками; Болгары, которые могутъ слиться современемъ съ воинственными Сербами; Болгары теперъ доказали, что ихъ пора настаетъ, что уже прошло то время, когда они были жертвы или агицы. У агица выросли острые зубы и крылья. Онъ самъ полетитъ и самъ защититъ себя. Обстоятельства ему благопріятны, и какъ ни горько это вамъ, Греки, а надо сознаться, что за Болгаръ и правда въ прошедшемъ, и сила въ будущемъ...

Грустно вамъ, что Оракія и Македонія ускользають отъ васъ... Я это понимаю. Но чёмъ же виноваты Русскіе въ томъ, что во Оракіи и Македоніи живуть люди, которые Греками быть не хотять?

И вы, и Болгары одинаково можете быть обвинены въ филемизмъ, то-есть во внесенія племенныхъ интересовъ въ церковные вопросы, въ употребленіи редигіи политическимъ орудіемъ; но разница та, что болгарскій филемизмъ оборонительный, а вашъ завоевательный. Ихъ филетизмъ ищетъ лишь очертить предѣлы своего племени; вашъ ищетъ перейти предѣлы эллинизма.

Вотъ въ чемъ ихъ правда и въ чемъ сила ихъ, а хвалить литургію 6-го января русскіе не должны, и тѣ русскіе, которые знають Востокъ, не хвалять ее.

 Русскіе не виноваты въ томъ, что во Оракіи и Македоніи больше Болгаръ, чѣмъ Грековъ.

Зачемъ же вы не думали объ этомъ раньше? Зачемъ вы не погречили Болгаръ школами? Зачемъ не окрестили ихъ эллинскимъ духомъ

сто лѣтъ тому назадъ, когда идея политической народности еще не была въ ходу?

Не было силы тогда?

Это правда.

Но чёмъ же туть виновны Русскіе, которые вмёстё съ вами не разъ лили кровь на полё чести, которыхъ вы когда-то, братья Греки, просвёщали и учили и вёрё и быту, которые вамъ, съ своей стороны, столько разъ помогали и вмёстё съ вами дёлили столько торжествъ и столько пораженій?

Исторія прошедшаго связала насъ съ вами, если хотите, даже ближе и теплье, чьмъ съ Болгарами, у которыхъ и не было никакой порядочной исторіи... И знайте, что, въ близкомъ будущемъ, вы помиритесь опять съ нами; опять будете намъ братья-Греки и друзья... У Болгаръ есть братья и помимо насъ, и выборъ ихъ свободнюе вашего... А вы, Греки, вы сироты въ этнографіи, и, кромѣ Русской державы, старой между Славянами, пресыщенной размѣрами и властью, снисходительной и осторожной, у васъ нѣтъ друзей...

Вы върите въ Германію?

Стыдитесь вашего политическаго ребячества!

Нынъшніе правители Германіи попяли, кажется, что Drang nach Westen вѣрнѣе, чѣмъ напоръ на созрѣвающій Востокъ...

И если бы Россія серьезно захотѣла вамъ вредить, то, повѣрьте, эти правители Германіи предадуть васъ Русскимъ съ радостью изъ-за малѣйшей уступки имъ по западнымъ дѣламъ.

А если правительство въ Германіи измѣнится, если духъ бездарныхъ либераловъ возьметъ верхъ надъ стойкимъ духомъ императора Вильгельма и Германія станетъ тогда враждебна Россіи, то Германіи не поздоровится тогда между оскорбленною Россіей и Франціей, остервенившеюся отъ ужаса и мести!

Не обманывайте себя надеждами ни на силу Германіи, ни на ея сочувствіе къвамъ.

Вотъ что я хотёлъ бы отвётить Грекамъ, которые не умёють отличать русскихъ интересовъ отъ болгарскихъ стремленій.

#### II.

Я думаю еслибы Греки не подозрѣвали вездѣ за Болгарами Русскихъ, они были бы покойнѣе. Не надо думать, что въ этомъ чувствѣ есть какая-нибудь физіологическая ненависть къ Русскимъ. За что же? Нѣтъ, это просто естественный разсчетъ и разсужденіе боязни. Народъ малочисленный трепещетъ за чистоту и цѣлость своего племени при мысли о сліяніи въ одно 120 милліоновъ сосѣднихъ славянъ. Славинской исторіи ученые Греки вовсе не знаютъ; характеръ Русскаго

государства, которое, съ одной стороны, какъ мы уже говорили, чисто славянскимъ никогда не было и не могло быть, а съ другой—расширяться на юго-западъ безъ вреда самому себѣ болѣе не можетъ, этотъ характеръ имъ незнакомъ и непонятенъ.

- Вы, Славяне, наши естественные враги! Мы должны отнынѣ поддерживать Турокъ, —говорилъ мнѣ разъ съ одушевленіемъ молодой и очень образованный греческій епископъ. —Пока существуетъ Турція, продолжалъ онъ, —мы еще обезпечены. Панславизмъ дружбою, единовѣріемъ, сосѣдствомъ своимъ опасенъ намъ болѣе, чѣмъ военною силой, которую, мы увѣрены, противъ насъ не употребятъ. Но смѣшанные браки, необходимость знать тогда славянскій языкъ и тысяча подобныхъ условій могутъ стереть племя эллиновъ съ лица земли. Вотъ почему Турція намъ пужна, и критскія дѣла были одною изъ величайшихъ ошибокъ аеинской политики.
- Никто на Турцію и не посягаеть, отвѣчаль и ему. Ноты нашего министерства были всегда составлены въ такомъ духѣ, что Россія не можетъ оставаться равнодушною къ жалобамъ христіанъ. Пусть Турція съумѣетъ успоконть и удовлетворить своихъ христіанскихъ подданныхъ, и Россія будетъ ей самый вѣрный другъ.
- Я върю, что теперешнее правительство русское искренно въ своихъ словахъ, сказалъ епископъ. Оно это не разъ доказало; въ 29-мъ году, во время войны Турціи съ Египтомъ, въ 66-мъ, и теперь недавно, оно могло бы поступить вовсе иначе. Но люди проходятъ, правители и интересы измѣняются... Тогда что? Болгары народъ грубый, безъ васъ они ничего не съумѣли бы сдѣлать...
- Во-первыхъ, берегитесь впасть во французскія ошибки, отвѣчалъ я этому молодому и пылкому епископу. - Французы до 66 года безпрестанно см'ялись надъ невопиственностью Намцевъ, надъ ихъ несогласіемь, и писали въ газетахь и книжкахъ своихь о томъ, что французы рождены для военной сласы, Англичане для политической свободы, а Немцы для философіи и кислой капусты. Теперь Французы этого не пишутъ. Націи умижють и кринуть незаметно, и Болгары давно уже не нуждаются въ русскихъ помочахъ. А вы все считаете ихъ, какъ вы говорите, простыми и грубыми толстоголовыми, на томъ основаніи, что безграмотное сельское населеніе болгарскихъ странъ грубъе, невъжественнъе и проще вашего живаго, грамотнаго, политикующаго греческаго простонародья... Но, смотрите, не сила ли эта простота болгарская? У васъ мъщается въ дъла всякій, и разноголосица у васъ великан во всемъ; у Болгаръ немногіе вожди, обученные у васъ, у насъ, на западъ, увлекаютъ за собою легко эту простодушную толиу.

Болгарская исторія только что начинаеть рости; ваша скоросивлая народность далеко зрвліве. Это не всегда выгодно. И съ другой сто-

роны, юго-Славине вовсе не такъ послушны намъ, Русскимъ, какъ вы думаете. Я видъль тому много примъровъ. Приведу одинъ. Въ одномъ изъ городовъ Оракіи основалась, иъсколько лътъ тому назадъ, небольшая православная болгарская школа для противодъйствія уніатской школь, основанной въ томъ же городъ польскими священниками, подъ очень явнымъ покровительствомъ консульствъ французскаго и австрійскаго. При началъ учрежденія новой болгарской школы, въ уніатскомъ училищъ было около 90 учениковъ, Благодаря стараніямъ молодаго и энергическаго болгарскаго учителя, благодаря согласію двухъ православныхъ консульствъ, русскаго и эллинскаго, благодаря, наконецъ, участію, которое въ этомъ дълъ приняли не только вліятельные Болгары этого города, но и греческій архіенископъ и нѣкоторые богатые Греки, къ концу перваго года въ уніатской школь осталось не болье десяти дѣтей, всь остальныя перешли мало-по-малу въ православную.

Въ училище, къ концу года, былъ назначенъ публичный актъ.

Русскій консуль, который видёль явное покровительство католическихь консуловь уніатамь, не находиль нужнымь скрывать слишкомь тщательно свое вниманіе къ школё православной, пригласиль съ собою на этоть акть греческаго консула и самыхь значительныхъ греческихъ патріотовъ, чтобы Болгары видёли доброжелательство мёстныхъ Грековъ. Греки охотно согласились. Что же сдёлалъ молодой болгарскій учитель?

Подъ конецъ акта онъ вынулъ изъ кармана писанную по-болгарски рѣчь и далъ ее читать громко одному изъ лучшихъ учениковъ своихъ.

Рѣчь была наполнена нападками на Грековъ. "Грцкый Патрикъ", "Фанаръ", "отеческое правительство султана, спасающее Болгаръ отъ Грековъ" и т. и.

Къ счастію, рѣчь была не велика, кончилась скоро, и ни одинъ изъ Грековъ хорошо по-болгарски не понималъ.

Консуль русскій быль справедливо возмущень фанатическою невѣжливостью молодаго Болгарина, у котораго во все время чтенія этой непристойной рѣчи глаза блистали отъ радости. Онъ призваль его къ себѣ и сказаль ему, что только во вниманіе къ его способностимъ и трудолюбію не хочеть лишать его мѣста, ибо на это, какъ ему хорошо извѣстно, силу и средства русскій консуль имѣеть, что его просять впредь оставить въ школѣ привычку повторять "Грцы-ты", "Грцыты", и такъ какъ на кого-нибудь нападать, повидимому, неизбѣжно, то пусть твердить "Франки-ты", "Франки-ты", ибо школа основана для противодѣйствія католицизму, а не эллинизму, который, наконець, во Фракіи и не силенъ, и не страшенъ. Воть одинъ примѣръ. И такихъ бездиа. А вотъ и другой изъ греко-сербскихъ былъ.

Критское возстаніе, всв греки это знають, было возбуждено не Россіей, а Франціей и авинскими патріотами. Россія его опасалась и не желала; но когда оно разыгралось, что оставалось дёлать Россіи, этому старшему брату православія на Востокв? Этому старшему брату оставалось сказать себь: и воздерживаль нылкаго младшаго брата, сколько могь; онъ меня не послушаль; это грустно; но теперь я не могу вовсе покинуть его въ бъдъ. Русское правительство тогда начало сколько возможно умфрать совътами гнъвъ Турокъ; русское посольство своимъ ходатайствомъ у Порты спасало жизнь иленнымъ Эллинамъ, взятымъ съ оружіемъ въ рукахъ; русское консульство въ Критв, открыто пользуясь правому убъжища, не выдавало Кретянъ, скрывшихся за ствны консульского дома; престарвлый русскій консуль въ Критв. г. Дендрино, страдавшій въ то время ужасною бользнью, имвль мужество, не сходя съ постели, принимать участіе во всёхъ бурныхъ и страшныхъ делахъ, кипфешихъ тогда на прекрасномъ и геропческомъ островь. Русскія суда перевозили въ свободную Элладу критскихъ женщинъ, дътей и раненыхъ, или уставшихъ повстанцевъ.

Русскія *независимыя* газеты возбуждали южныхъ Славянъ противъ Турокъ на помощь Грекамъ.

Одинъ Болгаринъ издавалъ даже нарочно съ этою целью, какъ говорили тогда, газеты, брошюры въ Валахіи на болгарскомъ изыке.

И что же? Болгары остались спокойны и равнодушны; искусственное движение около Рущука осталось искусственнымъ и не нашло благопріятныхъ условій для развитія въ болгарскомъ населеніи. Сербы же, вмѣсто того, чтобы подать помощь Грекамъ, воспользовались этою трудною для Турціи минутой, чтобы очистить отъ турецкихъ войскъ свои крѣпости.

Россія доказала еще недавно, что она дойствительно не ищетъ гибели Турецкой имперіи, и этотъ мирный инстинктъ ея, не внимающій запоздальниъ крикамъ нѣкоторыхъ пустыхъ публицистовъ, ведетъ ее лишь къ добру, какъ увидимъ дальше. Да, Россія и тогда не искала разрушить Турцію, но она могла желать, чтобы нѣсколько бдаьшая настойчивость юго-славянъ принудила Турцію отдать Элладѣ Критъ, котораго прекрасныя горы и цвѣтущія долины такъ безплодно обагрялись кровью отважныхъ Авинянъ и благородныхъ островитянъ.

Сербы и Болгары имѣли свои, вовсе не русскія желанія. Что было дѣлать Россіи?

Вотъ что и отвътиль тогда греческому епископу. Вотъ что и хотълъ бы сказать и всъмъ Грекамъ.

Россія, повторяю я, доказала, что она разрушить Турцію не ищеть. Это давно уже стали повторять между собою тайкомъ и христіане; въ последнее время, хотя и немногіе, но умные Турки стали тоже подозревать, что это можеть быть и въ самомъ дъль правда.

Да, это такъ. Но вотъ въ чемъ дело:

Положеніе Турецкой имперіи (особенно по сю сторону Босфора) справедливо могло внушать опасенія, справедливо могло подать поводъ назвать Турцію "больнымъ человѣкомъ".

Но больной человъкъ не значить еще человъкъ умирающій; больные выздоравливають, и даже неизлъчимыя, въ сущности, бользни кавъ у людей, такъ и у государственныхъ организмовъ, имъють свои послабленія и улучшенія, до того иногда долгія, что организмъ проживаеть обыкновенную длину жизни, погибая, однако, но гораздо позднъе, иногда отъ той же или сходной бользни, а иногда вовсе неожиданно отъ иной случайности.

Могли ли мы оставаться равнодушны при видь подобнаго состоянія діль въ Европейской Турціи, и не иміли ли мы, я не говорю права (мы устали отъ этихъ разныхъ правъ, которыя каждый толкуетъ по-своему!), а необходимости, спросить себя: "владітель этого сосіндняго государственнаго зданія богать; съ нимъ мы жили поперемінно то дурно, то дружески; его отношенія къ намъ мы уже знаємъ; но въ виду столькихъ опасныхъ и могучихъ соперниковъ (если не всегда враговъ) нашихъ на Западів, намъ надо знать на всякій случай, въ какое отношеніе станутъ къ намъ его возможные наслідники, эти містныя племена, соединенныя, къ тому же, съ нами кто исторіей нашею, а кто и кровью?"

Воть почему Россія всегда поддерживала христіанъ на Востокъ; она знала, что если не она, такъ другіе будуть поддерживать ихъ на всякій случай.

Россія можеть не искать разрушенія Турецкой имперіи, но она не могла и стать поручителемь за ен существованіе въ ен теперешнихь предѣлахъ, когда въ нѣдрахъ ен были безпрестанныя волненіи, бунты, когда жалобы то на притѣсненія, то на слабость власти раздавались со всѣхъ сторонъ, когда финансы были постоянно разстроены, когда западные агенты командовали въ этой имперіи, какъ въ завоеванной странѣ.

Давно ли французскіе консулы, подъ предлогомъ союзничества и добрыхъ совѣтовъ, оскорбляли ежедневно самыхъ почтенныхъ и полезныхъ пашей? Они смигчились только послѣ Седана. Турки это знаютъ хорошо, и потому, разъ оправнящись отъ потрясенія, произведеннаго въ ихъ средѣ извѣстіемъ о пораженіяхъ французскихъ войскъ Германцами, за которыми они думали видѣть возстающую изъ мирнаго отдыха своего Россію, — разъ оправивщись отъ этого перваго и неосновательнаго испуга своего, Турки всѣ въ одинъ голосъ стали невольно, инстинктивно радоваться урокамъ, которые получала

Интересы этой державы вездѣ болѣе или менѣе совпадаютъ съ желаніемъ слабѣйшихъ. По крайней мѣрѣ, на время, то тамъ, то сямъ, по очереди. Это вовсе и не некусство, это историческій fatum. Это выходитъ иногда противъ воли. Правительство наше сначала опиралось больше на дворянство польское, чѣмъ на народъ. Дворянство это взбунтовалось, и правительство обратилось къ народу.

Каковы же теперь желанія турецкихъ христіанъ, Болгаръ и Грековъ?

Въ чемъ состоятъ ихъ *существенные* ближайшіе интересы? Что имъ нужно прежде всего — не для матеріальнаго существованія, конечно, а для ихъ національнаго развитія?

Паденіе Турція? О, нётъ! напротивъ: и Грекамъ и Болгарамъ нужно удержаніе Турокъ на Босфорѣ, нужно сохраненіе цѣлости Турецкой имперін; Турки нужны теперь и тѣмъ и другимъ. И нужны они не съ моей личной или какой-нибудь теоретической только точки зрѣнія, и не съ точки зрѣнія какихъ-нибудь дальновидныхъ русскихъ интересовъ. Нѣтъ, Турки нужны и Грекамъ и Болгарамъ съ точки зрѣнія именно крайней эллинской и крайней болгарской.

А если такъ, то, сообразно желаніямь единовърцевъ нашихъ, Турки необходимы и для русской политики, этой всегда фаталистически умъренной, всегда инстинктивно средней.

Основательные доказать все это и постараюсь въ следующемъ письме.

## III.

Грекамъ Турки на Босфорѣ нужны, какъ средство предохранительное от развитія того панславистическаго государства, котораго они такъ опасаются.

Пока Туровъ на Босфорѣ, говорить себѣ теперь крайній Грекъ, панславизмъ невозможенъ; и намъ бороться противъ него легче при существованіи Турецкой имперіи въ ея нынѣшнемъ составѣ. Дѣйствовать противъ панславизма всѣми путями въ Константинополѣ даже несравненно легче, чѣмъ въ Элладѣ. Наши конституціонныя формы вмѣютъ свои стѣснительныя стороны; въ Турціи, въ послѣднее время, стало удобнѣе для широкаго веденія подобныхъ дѣлъ. Съ одной стороны, возможность народныхъ движеній, подобныхъ тѣмъ, которыми мы терроризовали патріархію, заставивъ ее объявить схизму; съ другой—самодержавная власть, при которой, однажды расположивъ къ себѣ людей силы, можно скорѣй и вѣриѣй обезпечить успѣхъ всѣхъ возможныхъ усилій.

Такъ говорять Греки. Болгары—подданные султана, и Греки тоже: Элладъ принадлежитъ всего полтора милліона Грековъ, большинство действительно замечался ужий славизмо. Такъ, напримеръ, славянский съёздъ 67 года надо было бы замёнить все-Восточныма съёздомъ; это было бы и величавће и менће оскорбительно для не-Славянъ... Но ошибки общественной недальновидности легко исправимы въ техъ странахъ, гдв сильная власть, внимая иногда и "общественному мнвнію", не вынуждена, однако, униженно ползать предъ нимъ. Россія, говорю я, искала сколько могла исполнить желанія христіань. Болгары вначаль просили только школь и литургіи славянской, Россія помогала имъ и просила грековъ быть помягче и посправедливве. Греки мвстами просили тоже помощи на школы (напримъръ, для женскихъ школь въ Превезв, въ Халки, въ Буюкъ-Дере), -- эту помощь имъ давали. Греки просими ризъ и утвари церковной, —имъ посылали ризы и утварь. Греческіе монахи маленькихъ и б'єдныхъ монастырей въ Эпир'є и другихъ мъстахъ Турцін посылали старые хрисовулы московскихъ царей въ Россію, —и имъ высылали по хрисовуламъ денегъ сколько могли. Бидинация преческія обители на Авонт жили и живуть русскими добровольными поданніями и наперерывъ испрашивають себ'в право на сборы въ Россін; богатпйшіе греческіе монастыри на томъ же Авонв (Ватопедъ и Иверъ) живутъ: одинъ доходами съ богатыхъ бессарабскихъ имвній, другой доходами съ монастыря св. Николая въ Москвъ.

Греки желали присоединить себ'в Критъ; Россія *просила* Турцію отдать имъ Критъ. Болгары *просили* сначала полунезависимую іерархію у грековъ, Россія *просила* Грековъ и Турокъ коть сколько-нибудь удовлетворить ихъ.

У Россіи особая политическая судьба: счастливан ли она или несчастная не знаю. Интересы ен носить какой-то правственный характерь поддержки слабъйшаго, угнетеннаго. И всъ эти слабъйшіе, и всъ эти угнетенные, до поры до времени, по крайней мъръ, стоять за нее.

Въ Польшѣ за правительство крестьяне-Мазуры, а не дворянство; въ Бѣлоруссін еще больше... Въ Финляндіп, кто за Россію? не столько шведское дворянство, сколько завоеванный финскій народъ. Въ балтійскихъ провинціяхъ сельскіе Эсты и Латыши, по мнѣнію многихъ, надежнѣе для насъ чѣмъ владѣтельные Нѣмцы. Въ Туркестанѣ, говорятъ, полевое кочующее населеніе полуязычниковъ Киргизовъ, илебейство Туркестана, довольнѣе русскими, чѣмъ владѣтельнымъ племенемъ Сартовъ, мусульманъ. Греки жаловались на угнетеніе отъ Турокъ: Россія защищала ихъ; Болгары жаловались на притѣсненія отъ Грековъ: Россія защищала ихъ. Даже въ Индіи, слышно, и мусульмане и индусы имѣютъ предсказанія въ пользу Уруса и противъ Инглеза... Имя Бълаго царя, говорятъ, извѣстно въ Индіи.

Такова особая, любопытная политическая судьба этой деспотической Россін.

Интересы этой державы вездѣ болѣе или менѣе совпадаютъ съ желаніемъ слабѣйшихъ. По крайней мѣрѣ, на время, то тамъ, то сямъ, по очереди. Это вовсе и не искусство, это историческій fatum. Это выходитъ иногда противъ воли. Правительство наше сначала опиралось больше на дворянство польское, чѣмъ на народъ. Дворянство это взбунтовалось, и правительство обратилось къ народу.

Каковы же теперь желанія турецкихъ христіанъ, Болгаръ и Грековъ?

Въ чемъ состоятъ ихъ *существенные* ближайшіе интересы? Что имъ нужно прежде всего — не для матеріальнаго существованія, конечно, а для ихъ національнаго развитія?

Паденіе Турціи? О, нѣтъ! напротивъ: и Грекамъ и Болгарамъ нужно удержаніе Турокъ на Босфорѣ, нужно сохраненіе цѣлости Турецкой имперіи; Турки нужны теперь и тѣмъ и другимъ. И нужны они не съ моей личной или какой-нибудь теоретической только точки зрѣнія, и не съ точки зрѣнія какихъ-нибудь дальновидныхъ русскихъ интересовъ. Нѣтъ, Турки нужны и Грекамъ и Болгарамъ съ точки зрѣнія именно крайней эллинской и крайней болгарской.

А если такъ, то, сообразно желаніямь единовърцевъ нашихъ, Турки необходимы и для русской политики, этой всегда фаталистически умъренной, всегда инстинктивно средней.

Основательнъе доказать все это я постараюсь въ слъдующемъ письмъ.

### The second is the second secon

Гревамъ Турки на Босфорѣ нужны, какъ средство предохранительное от развитія того панславистическаго государства, котораго они такъ опасаются.

Пока Турокъ на Босфорѣ, говоритъ себѣ теперь крайній Грекъ, панславизмъ невозможенъ; и намъ бороться противъ него легче при существованіи Турецкой имперіи въ ея нынѣшнемъ составѣ. Дѣйствовать противъ панславизма всѣми путями въ Константинополѣ даже несравненно легче, чѣмъ въ Элладѣ. Наши конституціонныя формы имѣютъ свои стѣснительныя стороны; въ Турціи, въ послѣднее время, стало удобнѣе для широкаго веденія подобныхъ дѣлъ. Съ одной стороны, возможность народныхъ движеній, подобныхъ тѣмъ, которыми мы терроризовали патріархію, заставивъ ее объявить схизму; съ другой—самодержавная власть, при которой, однажды расположивъ къ себѣ людей силы, можно скорѣй и вѣрнѣй обезпечить успѣхъ всѣхъ возможныхъ усилій.

Такъ говорятъ Греки. Болгары—подданные султана, и Греки тоже: Элладъ принадлежитъ всего полтора милліона Грековъ, большинство принадлежить Турціи. У Грековъ больше средствъ политическихъ, посредствомъ вліянія эллинской дипломатіи, которая теперь въ большомъ согласіи съ Турками; больше средствъ умственныхъ, посредствомъ открытія столькихъ литературныхъ обществъ, больше средствъ коммерческихъ и т. п.

Болгаръ въ Турціи за то гораздо больше; они, правда, не имѣютъ сип Турціи своего политическаго центра, какъ Греки въ Элладъ; но это не всегда невыгода. Болгары не имѣютъ своихъ государственныхъ людей, своей дипломатіи, которая бы извин помогла имъ; но за то они циллынье; они вси винстин подъ властью султана, и потому интересы ихъ не раздроблены; они не имѣютъ двухъ сильныхъ центровъ, подобныхъ Фанару и Авинамъ, которыя сегодня согласны, но завтра могутъ придти въ столеновеніе по какимъ-либо отдѣльнымъ интересамъ.

И такъ, при существованіи Турціи, борьба довольна равна, и Греки, справедливо столь гордые своимъ дарованіемъ и своею энергіей, могуть еще надъяться, если не на торжество (то-есть на ниспроверженіе новыхъ болгарскихъ порядковъ), то, по крайней мъръ, на долгій и серіозный отпоръ развивающемуся во всъхъ отношеніяхъ болгарству.

Турція, одна Турція, думають Греки, можеть не допустить сербовь слиться съ Болгарами, можеть покровительствовать несправедливымъ притязаніямъ Болгаръ на сербское племя въ старой Сербіи, и, такимъ, образомъ держать эти два сосёднія славянскія племени въ долгомъ антагонизмѣ. Турція, подъ эллинскимъ руководствомъ, можетъ препятствовать Россіи слишкомъ вліять на Болгаръ и т. д.

— Союзъ съ Турціей, съ Германіей, съ Англіей, съ къмъ угодно, чтобы только охранить себя отъ всесокрушающаго потока нанславизма!

Вотъ что восклидають самые крайніе Греки.

Они и правы отчасти, если стать на ихъ недовърчивую въ Славинамъ точку зрѣнія и если предположить, съ другой стороны, что Турціи грозить какай-нибудь рѣшительная опасность отъ Славянъ.

Но дѣло въ томъ, что именно самые пылкіе и крайніе Болгары тоже желаютъ сохраненія Турціи.

Я началъ второе письмо мое словами греческаго епископа; приведу здѣсь съ натуры слова одного болгарскаго архимандрита, человѣка, жившаго долго въ Россіи, умнаго, ученаго и въ высшей степени энергическаго.

— Намъ одно желательно, — сказаль онъ мив, — чтобы султанъ сталъ современемъ и иаръ Болгарскій. Это выгодиве всего для нашей незрвлой народности; это лучше всего можетъ предохранить ее не только отъ Грековъ, но и отъ поглощенія Сербами и... отъ другихъ, — прибавилъ онъ, смвясь и взявъ меня за руку.

Въ одномъ нечальномъ и грязномъ хану, въ глухомъ болгарскомъ городкъ, посътилъ меня одинъ скромный, но очень порядочный учитель.

— Намъ, Славянамъ, прежде всего, надо опасаться Австріи, — сказаль онъ. — Греки теперь намъ уже не страшны. Но Нѣмецъ своею высшею цивилизаціей, — цивилизаціей христіанскою, во всякомъ случать, — можетъ гораздо глубже вредить намъ духомъ чѣмъ, Турокъ. Отъ Турокъ религія отдѣляетъ насъ глубоко: Турки могутъ вредить намъ сещественно; но что дѣлать! Надо терпѣть нѣкоторыя неудобства для высшей пѣли.

Дальше ничего онъ мив не сказаль, мы съ нимъ видвлись первый разъ; но я поняль и дальше.

И такъ, если Греки въ послѣднее время стали смотрѣть на Турцію какъ на лучшій оплоть панславизму, то Болгары смотрять на нее какъ на охранительный покровъ, подъ которымъ вѣрнѣе можетъ окрѣпнуть ихъ зеленая и еще слабая народность, не страдая отъ духовнаго и сглаживающаго вліянія пародностей сосѣднихъ и родственныхъ имъ, но болѣе ихъ зрѣлыхъ, просвѣщенныхъ и крѣпкихъ.

- Везъ Турокъ, въ настоящее время и надолго, мы слабъе всѣхъ на свѣтѣ; вмѣстѣ съ Турками мы сильнѣе и Грековъ и Сербовъ, ибо насъ больше, ибо мы всъ вмъстъ райя, и не разбиты ни какъ Греки на двъ половины, турецкую и свободную, ин какъ Сербы на четыре части: турецкую, австрійскую, черногорскую и бѣлградскую. Мы никогда не бунтовали какъ Греки и Сербы, мы сознательно не хотѣли номочь имъ во время ихъ движеній. Поэтому мы имѣемъ право на довѣріе правительства. У насъ нѣтъ независимыхъ центровъ, въ родѣ Цетинья, Авинъ и Бѣлграда, изъ которыхъ, при случаѣ, можетъ грозить Туркамъ война; у насъ нѣтъ династій своихъ, намъ мечаго присоединять къ независимому центру; у насъ нѣтъ ни Крита, ни Босніи, ни Эпира, ни Фессаліи, ни Герцеговины. Мы всѣ вмѣстѣ райя. Да здравствуеть же Абдъ-Улъ-Азизъ-ханъ, султанъ нашъ и царъ Болтапскій!
- Что дёлать, мы свыклись съ Турками,—сказалъ мив, смёнсь, однажды еще третій Болгаринъ.—Какъ-нибудь проживемъ. Этнографія же говорить, что мы отчасти одной породы съ ними. И славянскіе ученые этого не могуть вполив отрицать.

Относительно чувствъ Болгаръ къ Россіи вотъ что можно сказать: большинство Болгаръ образованныхъ, Россіи не враждебны; напротивъ того, они ей желаютъ всякаго добра, даже гордятся ея усивхами, не прочь при случав отъ ея помощи (впрочемъ, очень осторожной; смвлая помощь не нравится имъ и вредить въ глазахъ Турокъ, по ихъ мивнію). Но и политически и, такъ сказать, культурно они желаютъ быть какъ можно болве Болгарами, какъ можно менве Греками, Сербами или Русскими.

- Если Россія желаетъ намъ безкорыстно того добра, котораго мы сами себѣ желаемъ, то она пойметъ, что сближеніе съ Турками было бы для насъ выгоднѣе всего.
- Россія, то есть благоразумная часть Россія, отвѣтиль бы и этакому Болгарину, желаеть вамь блага и не желаеть, конечно, Туркамъ зла; у нея есть соперники опасиве Турокъ, и ей въ пору лишь думать о своихъ западныхъ границахъ и своихъ внутрейнихъ дѣлахъ.

Дѣйствительно, кто же у насъ этого не знаетъ, опасности у Россіи есть серьезныя.

Государственные люди и сами націи, если они не ослѣилены заносчивою небрежностью, беруть мѣры заблаговременно, и тогда еще, когда обстоятельства, повидимому, весьма благопріятны.

Разсчетъ будущаго ведется не на счастливыя условія, а на худыя. Дѣло германскаго объединенія еще не кончено. Голландія, быть можетъ цѣлая Данія, наши балтійскія и завислинскія провинціи, нѣмецкая часть Австріи, вотъ еще сколько разныхъ добычъ могутъ имѣть въ виду германскіе патріоты. Мы ихъ за это и не осуждаемъ: политика международная не есть сентиментальная идиллія, которой бы желали иные сердобольные фразеры и столь многіе дѣльцы, воображающіе, что весь міръ и въ самомъ дѣлѣ созданъ только для спокойнаго процвѣтанія ихъ торговли и для развитія ихъ благоденствія, ихъ капиталовъ.

Международная политика есть неизбъжная въ исторіи игра силь, такъ сказать, механическихъ силъ народной жизни. Вопросъ ел-вопросъ о взаимной пондераціи этихъ народныхъ силь. Смотря по эпохв, по вившинимъ обстоятельствамъ, по внутренией организаціи своеей, всякая нація бываеть завоевательною, насильственною, или мирною, оборонительною, выжидающею. Но иныя націи, иныя государства чаще судорожны и буйны; другія очень різдко и лишь въ крайности. Германія нын'ї вступила въ тотъ же періодъ, въ которомъ была Франція при Наполеон'я І. Разница въ томъ, что у Франціи было тогда, что сказать свыту; свыть европейскій, видно, нуждался тогда въ урокахъ демократической силы. У Германіи нашего времени натъ своего слова всемірнаго. Все, что у нея есть, изв'єстно и безъ нея. Нельзя же величаеме (я не хочу сказать великіе) принципы 89 года какъ бы они ни были ошибочны и для самой Франціи смертоносны, сравнивать съ такими сухими утилитарными мелочами, какъ всеобщая мелкая принудительная грамотность в тому подобныя немецкія вещи.

Поэтому-то Франція, увлекаемая своєю міровою идеей, и переступала, такъ далеко и безплодно для себя, но не безъ временной пользы для другихъ, естественныя границы своего племени; Германіи же нѣтъ ни нужды, ни призванія переходить за предѣлы того, что она основательно или нѣтъ можетъ считать терманствомъ. Но эта самая бѣдность современной германской иден и составляеть ен силу; идея проще и яснъе и имъеть даже болье подходищую къ правди и къ праву физіономію.

Чтобы понять восточный вопрось въ его новой фазѣ, надо стать на мѣсто Нѣмцевъ и спросить себя: "Что для нихъ выгоднѣе всего въ смыслѣ преобладанія?"

Ясно, что лучшая комбинація для нихъ была бы воть какая:

- 1. Ослабить Россію въ Балтійскомъ морѣ и на Дунаѣ.
- 2. Завладѣть частію западныхъ окраинъ Россіи и Германскою Цислейтаніей.
- 3. Создать себѣ на югѣ союзника достаточно сильнаго, чтобы онъ годился ей противъ Россіи, и достаточно слабаго, чтобы онъ повиновался германскому руководству.

Допустимъ счастливыя условія для осуществленія такого плана: Россія побѣждена; положеніе самаго Петербурга становится нестерпимымъ, такъ близко къ границѣ враждебнаго государства. Нынѣшняя Австрія, союзникъ Германіи въ этой борьбѣ, по условію отдаетъ ей свои нѣмецкія провинціп и Богемію. Династія Габсбурговъ переносить свою столицу изъ Вѣны въ Пештъ и вознаграждается на первый разъ Молдо-Валахіей съ Добруджей. Молдо-Валаховъ можно привлечь всегда въ подобную сдѣлку, присоединивъ къ нимъ всѣхъ австрійскихъ Румыновъ и турецкую Добружду, въ которой румынскихъ селъ очень много. Боснія съ Герцеговиной также могутъ быть отданы Австріи: у нея у самой мпого людей сербскаго племени, которые могутъ радоваться перенесенію центра сербской тяжести изъ Бѣлграда въ Загребъ, Дубровникъ или какую-нибудь иную сербо-католическую мѣстность.

Образованіе этой юго-славянской конституціонной федераціи, съ примѣсью мадьяръ и румыновъ, на развалинахъ Турціи, обезпечило бы за Германіей на долгія времена страшный перевѣсъ надъ всѣмъ, не только европейскимъ, но и ближайшимъ азіатскимъ міромъ.

Конфедерація эта была бы именно настолько сильна, чтобы сокрушить съ помощью Германіи вліяніе Россіи на дѣла Юго-Востока, и достаточно слаба, вслѣдствіе сепаратистскихъ наклонностей илемень ее составившихъ, чтобы повиноваться Германіи. Дунай сталь бы тогда дѣйствительно рѣкой германскої. Болгарія принуждена была бы волей-неволей раздѣлить судьбы другихъ юго-славянъ, "и" иарь Болирскій ушель бы далеко за Босфоръ; полу-татарская Московія была бы отброшена къ Сибири и Кавказу.

Австрія на устьяхъ Дуная, у воротъ Царьграда или, лучше сказать, въ самомъ Царьградѣ, быть можетъ и въ Варшавѣ, Австрія угрожающимъ разсыпнымъ строемъ опоясывала бы Московію отъ береговъ Балтійскихъ до Чернаго моря и Дарданеллъ, а за нею виднѣлись бы сплошныя и твердыя германскія колонны.

Прекрасное бы тогда было положение Эллиновъ! О, какъ эти бѣдные эллины простирали бы тогда руки то въ Багдадъ или Брусу, къ тѣмъ умѣреннымъ и терпѣливымъ людямъ, которыхъ такъ недавно еще звали "варварами", "нечестивыми агарянами", "звѣрями въ образѣ человѣческомъ", то къ дальней Сибири, къ Уралу и къ Москвѣ.

Съ одной стороны, великія войны 66 и 71 года, съдругой,—повидимому, столь скромный вопросъ Греко-Болгарскій, одинаково измѣнили физіономію европейской политики.

Австрія становится естественнымъ, физіологическимъ врагомъ Россіи, Турціи и Грековъ. Турція—естественнымъ союзникомъ Россіи по діламъ австро-германскимъ, и Грековъ, вслідствіе ихъ антиславянской паники.

Быть можеть даже и большинство Славянъ турецкихъ, въ минуту грознаго рашенія, стануть на сторону султана противъ духовнаго преобладанія намцевъ, какъ говориль мит тоть почтенный учитель болгарскій въ уединенномъ и глухомъ хану.

Въ уединенныхъ, грязныхъ и глухихъ ханахъ Болгарін и Оракін есть нынче люди, которые понимають эти вопросы.

Австро-германскія дѣла— вотъ исходная точка того политическаго переворота, который, несмотря не всю частных распри, ранѣе или позднѣе, долженъ хоть по времени объединить въ одной высшей, настоятельной потребности всѣ или почти всѣ народности и государства европейскаго Востока.

Я сказаль, что выгодно для Германіи и Австріи. Сказаль, что выгодно для Грековь и Болгарь. Сказаль, наконець, что выгодно для Россіи въ настоящую минуту.

Повторю все это.

Дли Германін и Австріи выгодно было бы (еслибъ это было возможно) ослабленіе Россіи и разрушеніе Турціи.

Для Россіи постепенное, осторожное развитіе Грековъ и юго Славянь подъ владычествомъ султана; сохраненіе добрыхъ отношеній и съ Турками, и болье или менье со всьми восточными христіанами, прежде всего на случай какой-нибудь западной грозы.

Всевозможное миролюбіе и всевозможное искусство правителей не можеть навѣрное ручаться, что съумѣеть измѣнить, по своей волѣ, въ корить теченіе историческихъ судебъ.

Я выше говориль что расчеть, государственный должень вестись не на одни счастливые случаи, но п, на несчастные. Это върнъе. Россія миролюбивъе другихъ великихъ державъ не по какой-то гуманной монополіи. Есть люди очень гуманные, но гуманныхъ государствъ не бываетъ. Гуманио можетъ быть сердие того или другаго правителя; но нація и государство — не человъческій организмъ. Правда, и они организмы, но другаго порядка; они суть идеи, воплощенныя въ

извъстный общественный строй. У идей нътъ гуманнаго сердца. Иден неумолным и жестоки, ибо онъ суть ничто иное, какъ исно или смутно сознанные законы природы и исторіи. "L'homme s'agite, mais Dieu le mène"!

Россія миролюбива всявдствіе широты своей, и вещественной и духовной. Эта широта есть ен историческій fatum.

Но Русскіе справедливо хвалятся что всѣ завоеватели: Монголы, Поляки, Карлъ XII, Наполеонъ I и самъ Фридрихъ прусскій — разбились объ ихъ спокойную грудь.

Вотъ поэтому-то Россія и не боится Германіи; но правителямъ Россіи предстоитъ удалить и устранить, съ своей стороны, всякую возможность столкновенія. Они хотять, чтобы совысть была чиста у Россіи.

Россій нечего *отнимать* у Германіи. Нѣмцы найдуть, что отнять у насъ, если захотить. Нѣмцы, и пренмущественно Нѣмцы духа не чисто прусскаго, а болѣе либеральнаго, увлекаемые какимъ-то злымъ духомъ своимъ, не могутъ видѣть балтійскихъ соотчичей своихъ въ рукахъ Россій.

Рано или поздно, этотъ кровавый призракъ встанетъ предъ нами, мы это знаемъ, хоти и отдаемъ всю должную честь мудрому миролюбію нашихъ опытныхъ правителей.

И такъ, все соединяется, въ настоящее время, къ тому, чтобы Турція была не только сохранна, но и по возможности расположена къ намъ.

Турки, быть можеть, этого еще не поняли; быть можеть, и долго не поймуть; привычки недовърія вкрались смутно въ ихъ души. Немногіе у насъ въ Россіи понимають это. Греки, тѣ уже вовсе, кажется, не понимають и поймуть это, я думаю, позднѣе Турокъ и позднѣе нашего общества (я говорю, общества, а не правительства).

Мыть кажется, Болгары ближе встхъ къ истинъ, когда, предчувствуя молодымъ инстиктомъ своимъ естественное, неизбъжное теченіе дѣлъ, они говорять "и иарь Болгарскій". Они какимъ-то нантіемъ, мить кажется, угадывають ту среднюю діагональ силь, по которой уже движется Восточный вопросъ, вступившій въ совершенно новую фазу послѣ Седанскаго погрома и... послѣ болгарской литургін 6 января 72 года.

Литургію эту съ точки зрѣнія православія, конечно, хвалить нельзя, точно такъ же какъ и объявленіе раскола.

И тѣ и другіе неправы въ томъ, что слишкомъ безцеремонно употребляютъ орудіемъ своихъ племенныхъ препирательствъ великую святыню личнаю, сердечнаю православія.

Но можно надаяться что съ переманою накоторыхъ лицъ и обстоятельствъ, слово расколь будетъ взято назадъ, и этотъ частный вопросъ кончится тамъ, что усталый отъ собственнаго напряжения эллинизмъ войдетъ въ свои естественные эпиро-оессалиские берега. Повторяю здёсь вкратцё тё заключенія, къ которымъ привели меня (ошибочно или нётъ—не знаю) мое безпристрастіе, мое знакомство съ современнымъ Востокомъ и его политическими дёлами. Болгаръ противъ Грековъ я не защищаю. Это и не нужно. Схизма принесла Болгарамъ болёе пользы, чёмъ Грекамъ.

Волгары, сравнительно съ прежнимъ положениемъ своимъ, будутъ крѣпнуть; Греки, несмотря на всѣ свои усилія сравнительно съ прежними претензіями своими, будуть ослабѣвать.

Положение Болгаръ въ Турціи выгодно, и они просять только объ одномъ, чтобъ имъ не мъшали жить хорошо съ Турками.

Но Греки, говорю я, напрасно нападають на Россію. Это имъ вовсе невыгодно, и они скоро образумятся. Это несомивнио.

Я становился по очереди на точку зрѣнія греческихъ опасеній и на точку зрѣнія русскихъ интересовъ.

И тѣ и другіе совпали, во-первыхъ, въ томъ, что узкій славизмъ быль бы одинаково опасенъ и для эллинскаго племени и для велико-русскаго царизма.

Я сказаль, что, предполагая даже самое худшее въ настоящее время съ крайне эллинской точки зрвнія, именно предполагая неожиданное удаленіе Турокь за Босфорь, все-таки, Русское государство, великорусскій царизмі (отъ котораго и общество русское ждеть еще многаго) будеть вынуждень нерыдко, если не постоянно, поддерживать всёми силами своими иноплеменниковь и этнографическихь сироть Востока Грековь, Румынь, быть можеть Мадьярь и азіатскихь мусульмань.

Здравая, вполнѣ законная потребность, или болѣе чѣмъ потребность, обязанность самосохраненія выпудить такую политику. Чтобы понять, стоить лишь внимально погляднть на карту Европы и вспомнить исторію Россіи.

Я старался показать, сверхъ того, что историческая судьба Россіи склоняла ее всегда къ защить слабъйшаго или младшаго, или устаръвшаго, однимъ словомъ, того, кто былъ недоволенъ своими ближними и сильнъйшими. Греки, конечно, были бы слабийшими не только противъ всего юго-славянства, но и противъ двоихъ сосъдей своихъ, Сербовъ и Болгаръ.

Они, еще не чувствуя этого, уже и теперь во многомъ, какъ я указывалъ, слабве даже однихъ Болгаръ.

Подобно тому, какъ Россія никогда не имѣла и не хотѣла потворствовать Грекамъ въ эллинизаціи Болгаръ, она не допустить никогда, пока у .... Стереть національность Грековъ. Только въ немыслимомъ случав распаденія царства нашего, у Грековъ не осталось бы надежды на спасеніе отъ потока односторонняго славизма.

Это я говориль, допуская возможность скораго удаленія Турокъ за Босфорь.

Я дѣлалъ это для изображенія лишь самой крайней возможности, не болѣе. Я ноступилъ такъ, какъ поступаютъ въ геометріи, допуская, что у линіи есть только длина и нють ширины, которая въ природѣ есть всегда у всякой реальной линіи.

Я бралъ Востокъ Европы, не принимая въ разсчетъ австро-германскихъ интересовъ.

Картина стала реальние, ближе къ современной истинь, практичние, когда была взята и эта сторона въ разсчеть. Оказалось тогда, что Туркамъ и не нужно скоро уходить за Босфоръ \*).

Наконецъ, если мы прибавимъ еще два слова и позволимъ себъ упомянуть здѣсь, хотя вскользь, о глубинъ соціальнаго европейскаго вопроса, то общая перспектива современныхъ дѣлъ откроется еще яснѣе; расширяясь, мысль получитъ плоть. Картина современности станетъ еще нагляднѣе и вѣрнѣе.

Съ одной стороны, весь Западъ, малоземельный, промышленный, крайне торговый и пожираемый глубоко рабочимъ вопросомъ. Съ другой, весь Востокъ, многоземельный, мало-промышленный и не имъющій рабочаго вопроса, по крайней мъръ, въ томъ разрушительномъ смыслѣ, какъ онъ является на всемъ Западѣ, латинскомъ и германскомъ,—Востокъ, имѣющій громоотводъ ему въ своей общей многоземельности.

Одинъ американскій дипломать сказаль такъ на какомъ-то обѣдѣ:

— Восточный вопросъ объемлетъ всѣ дѣла Востока, отъ береговъ Китая и Японін до Среднземнаго моря и Египта... Всѣ державы могутъ быть заинтересованы въ такихъ дѣлахъ... Но задача въ томъ, что Соединенные Штаты и Россія на всѣ эти дѣла смотрятъ иначе, чѣмъ державы и націи западной Европы.

(Я не помню въ точности выражений этого американскаго посланника, но за смысле ручаюсь.)

Да! пока у Запада есть династіи, пока у него есть хоть какойнибудь порядокъ, пока остатки прежней великой и благородной христіанской и классической Европы не уступили мѣста грубой и невѣрующей рабочей республикѣ, которая одна въ силахъ хоть на короткій срокъ объединить весь Западъ, до тѣхъ поръ Европа и не слишкомъ страшна намъ, и достойна и дружбы, и уваженія нашего...

<sup>\*)</sup> *Прим. авт.* Я прошу попомнить, что это писано въ 1873 году, т.-е. до посявлией войни.

А если?...

Если весь Восток, многоземельный и могущій произвести охранительныя реформы тамъ, гдѣ у Европы загорится опять петролій... и, конечно, шире и страшнѣе прежняго; если Востокъ этотъ не захочеть отдать свои впрованія и надежды на пожраніе тому, что тогда назовется, вѣроятно, тоже прогрессомъ?...

Если Западъ не найдетъ силы отстоять у себя то, что дорого въ немъ было для всего человъчества; развъ и тогда Востокъ обязанъ идти за нимъ?

О, нѣтъ!

Если племена и государства Востока имѣютъ смыслъ и залоги жизни самобытной, за которую они каждый въ свое время проливали столько своей крови, то Востокъ встанетъ весь заодно, встанетъ весь оплотомъ противъ безбожія, анархіи и всеобщаго огрубѣнія.

И гдѣ бы ни былъ тогда центръ славянской тяжести, какъ бы ни были раздражены Греки за то, что судьба осудила племя ихъ на малочисленность, гдъ бы ни была, наконецъ, тогда столица Ислама, на Босфорѣ, въ Багдадѣ или Капрѣ, всѣ тогда, и Греки, и Болгары, и Русскіе (а за ними и Турки), будутъ заодно противъ безбожія и анархіи, какъ была заодно когда-то вся Европа противъ насилующаго мусульманства.

Соединенные тогда въ одной высокой цёли народы Востока встуиятъ дружно въ спасительную и долгую, быть можетъ духовную, быть можетъ и кровавую борьбу съ огрубѣніемъ и анархіей, въ борьбу для обновленія человѣчества...

Славяне *одни* не въ силахъ рѣшить этого ужаснаго и великаго вопроса. И если мы уйдемъ отъ него, то не уйдутъ отъ него эти бѣдныя дѣти наши, которыя растутъ теперь на нашихъ глазахъ.

Воть это, друзья Эллины, дъйствительно "великая идея", воть это настоящій *Восточный вопрос*», за который, пожалуй, и стоить страдать и жертвовать жизнью и всёмъ достояніемъ!

А вашъ частный вопросъ—босфоро-балканскій, вашъ этотъ малый вопросъ, онъ кончится только тёмъ, что племя ваше устанеть въ борьбё съ упорными и ловкими Болгарами, постигнето лучше свои законные предёлы и пойметь очень скоро, повторяю, что самый вёрный, самый твердый другъ этого законнаго эллинизма пребудеть всетаки, столь оклеветанная и всепрощающая Россія.

## п. ПАНСЛАВИЗМЪ НА АӨОНЪ.

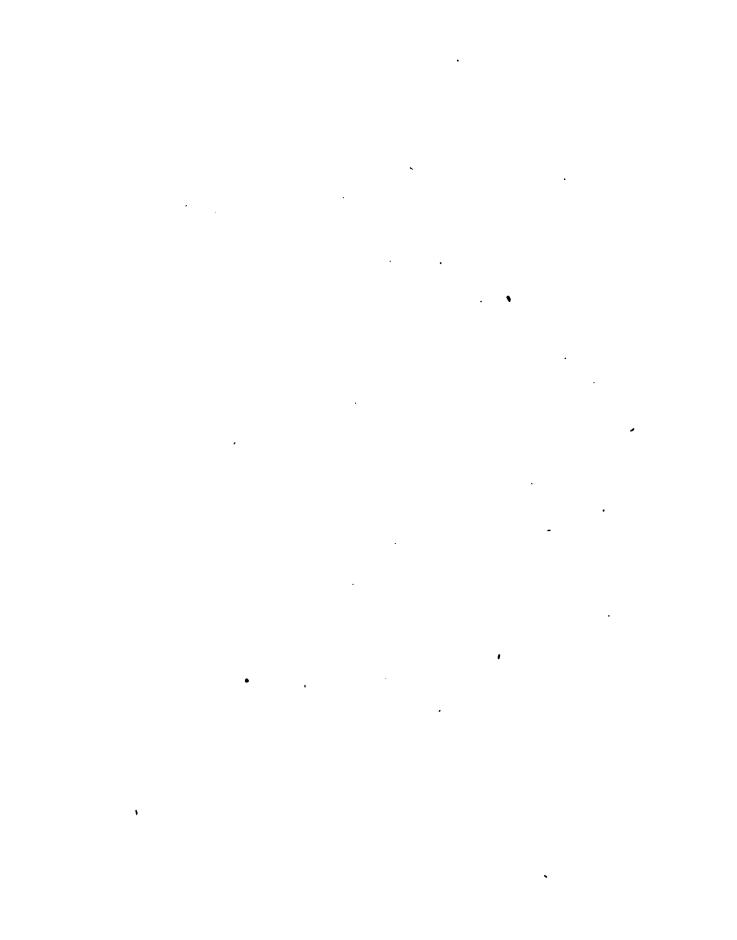

## ПАНСЛАВИЗМЪ НА АӨОНЪ.

("Русск. Вѣстн." 1873.)

II.

Въ предъидущихъ письмахъ моихъ, подъ заглавіемъ Панславизмъ и Греки, я изложилъ вамъ свои взгляды на Восточный вопросъ и на новую фазу, въ которую, мнѣ кажется, онъ вступилъ послѣ пораженія Французовъ германскими войсками и еще болѣе послѣ насильственнаго разрѣшенія греко-болгарскаго вопроса. Послѣ этого мнѣ легче будетъ говорить о святой Авонской горѣ и о томъ, какъ и въ это глухое и тихое убѣжище чистаю православія пытается проникнуть паціональный фанатизмъ эллинской политики.

Прежде всего, надо для тёхъ, кто мало знакомъ съ Востокомъ и святыми мёстами, объяснить, хоть кратко, что такое Авонская гора и въ какихъ отношеніяхъ состоить она къ Турціи и вселенской патріархіи.

Авонская гора есть особая привилегированная провинція Турецкой имперіи.

Я не буду говорить о ея географическомъ положеніи: всякій самъ можеть взглянуть на карту.

Отношенія Авопа въ Турцін можно уподобить вассальнымъ отношеніямъ, ибо самоуправленіе у него почти полное и de jure и de facto.

Но монахи, населяющіе его, считаются подданными султана, а не какой-либо м'єстной особой власти, какъ жители тёхъ областей, которыя им'єють съ имперіей лишь чисто вассальную связь.

Въ случав общихъ гражданскихъ тяжбъ или обывновенныхъ уголовныхъ двлъ, монахи асонскіе подчинены высшимъ судебнымъ и административнымъ учрежденіямъ Македонскаго вилайста.

На Авон'в живетъ особый каймакамъ, турецкій чиновникъ, состоящій подъ начальствомъ у салоникскаго генералъ-губернатора, то-есть македонскаго, ибо по-турецки Македонская область называется теперь Селаникъ-вилайетъ. Каймакамъ на Авонѣ имѣетъ, собственно говоря, только полицейскую власть, да и то употребляетъ ее преимущественно лишь по требованію монашескаго мѣстнаго синода, называемаго Авонскій Промать (отъ греческаго слова πρώτος—первый).

Въ церковномъ отношенія, каноническомъ и духовно-административномъ, Авонъ зависитъ отъ константинопольскаго патріарха, и всѣ монастыри его суть монастыри патріаршіе, ставропигіальные, то-есть независимые отъ мѣстныхъ или сосѣднихъ епископовъ и митрополитовъ, напримѣръ, салоникскаго. Всѣми мѣстными дѣлами правитъ Проматъ, который состоитъ изъ двадцати членовъ или представителей двадцати авонскихъ монастырей \*).

<sup>\*)</sup> Изъ этихъ 20 монастирей в которые общежительные (киновіальные, cénobies), другіе своеобычные (по-гречески ίδιόρουθμα). Разница въ томъ, что въ общежительных царствуеть строжайшій коммунизмь; никто не имбеть на права личной собственности, ни денегь при себь, ни нищи въ своей комнать безъ особаго на то разрешенія начальства, да и то очень редко, въ случай путешествія, болезни или вообще чего-нибудь исключительнаго. Напротивь, въ идіоритмахъ, то-есть свособычных, подчиняясь въ главныхъ основаніяхъ монастырской жизни общему уставу, мовахи имфють право жить гораздо свободнье, чемь нь киновіяхь; общаго обязательнаго стола нъть; каждый можеть есть вы своей келье (хотя вы траневе каждый день готовится какое-нибудь самое простое кушанье для неимущихъ посатителей, для работниковъ и для монаховъ, не желающихъ ёсть у себя). Сверхъ того, одинъ монахъ можеть быть лично очень богать, а другой не имьть ничего, и т. д. Всяхь своихъ денегь отдавать въ общую кассу, какъ въ киновіяхь, монахъ своеобычнаго монастыря не обязань. Всемь выдается изъ монастирскихъ кладовихъ и погребовь инчино общее, масло, мука и т. и.; а сверхъ того, каждый можеть пріобретать и издерживать свои средства какъ хочетъ, — конечно, не на какія-нибудь вовсе недопустимыя въ обители вещи. Инме русскіе писатели, печатавшіе объ Асонь, называють эти монастырв штатными, потому что въ Россіи подобные своеобычные монастыри им'єють определенный штать, определенное число монаховь; на Авоне этого неть; монастирь принимаеть сколько ему угодно людей. Иные также думають, что все киновіи ва Афонт болте или менте бъдни или, лучше сказать, что вст небогатые монастири киновіальны, а всѣ богатые своеобычны. Это ошибка. Болгарскій Зографъ-книовія, однако, онъ второй по богатству монастырь на Аеонь; онъ имьеть до 50-60 тысячь дохода только изъ Бессарабін; напротивъ того, греческій своеобычный монастырь Филовей, напримъръ, въ пастоящее время крайне бъденъ. Болгарскій Хилендарь тоже небогатый, иметь, однако, своеобычный уставъ. Есть еще и другіе ложвые или односторонніе взгляды на асонскіе монастыри. Напримірь, иные думають, что если своеобычный ватопедскій греческій монастырь очень богать, то значить всть монахи въ немъ богачи, наслаждаются жизнью, тунендцы и т. п. Совсемъ не такъ. Вогати, положимъ, отецъ Іаковъ, отецъ Ананія, отецъ Павкратій и т. д. Они, точно, завимають въ монастыре по пяти, шести и десяти хорошихъ комнать; имеють въ банкахъ где-небудь или въ своихъ сундукахъ свои большія деньги, сверхъ того вклада, который они внесли въ кассу обители для полученія лучшихъ комнать и другихъ привилегій. Они, это правда, сидять въ шелковихъ рясахъ на широкой софѣ турецкой, курыть наргиле, вдять мясо въ скоромные дни, представляють обитель, вздять изрёдка въ Асины. Стамбуль, Одессу, Кишиневь и т. д. Такихъ людей найдется (въ чедь, напремерь) на 200 синшкомъ монаховь не болье десяти или двынадцати.

. По внутреннему, административному, своему устройству, Авонъ покожъ на аристократическую республику, гдѣ аристократическій элементъ представляютъ, однако, не лица, а корпорацін.

Эти корпораціи суть двадцать привилегированных монастырей, им'єющихъ право посыдать въ Протатъ представителей.

Вотъ ихъ имена:

Остальние-люди бедине, которые исполняють въ обители различных работы (или, говоря по-монашески, послушанія), служать при церкви, варять кушанье, місять татом, рубять дрова и т. д. Всё они получають, кроме определенной провизіи, еще пебольное жалованье изъ монастирской касси, и на сторону поэтому работать не могуть. Прибавимъ еще вотъ что, -и это очень важно. Богатий проэстосъ авонскаго идіоритма на многихъ, и набожныхъ и невърующихъ людей, производить дурное висчатитние... "Что это за монахи!" говорять люди, "это не иновъ; это вакой-то богатый и энцемерный предать". Правда, эти люди больше похожи на предатовъ или на богатыхъ мірянъ, у которыхъ набожность соединяется съ любовью къ роскоми и независимости. Но что же въ этомъ худаго, во-первихъ? А во-вторихъ, именносвоем свытскостью, своимъ богатствомъ, высомъ и связями эти люди иногда въ висшей степени полезны остальному Анону. "Это столбы наши! " говориль мий про нихъ одинь русскій игумень. Не аскеть, который не выходить изъ пещеры своей, будеть отстанвать асонскія права, а проэстось, въ шелковой рясь, курящій наргиле. За проэстосомъ и аскету свободне совершать свои подвиги. Еще вопросъ: какіл же удобства находить бедный монахь въ своебычномы монастыре противъ виновіи, где всь болье равны? Онъ имьеть больше свободы. Во-первыхь, онъ не обязань ходить на всевозможныя службы въ церковь, подобно киновіату; можеть, не спросясь, прочесть молитвы дома, это предоставляется его совести; во-вторыхъ, онъ свободенъ въ виборћ пищи, одежды, общества и т. п. Въ киновіяхъ, безъ разрешенія духовника, монахи не имкють прави беседовать по двое, по трое въ кельяхъ своихъ, - и за этимъ смотрять строго, особенно относительно молодихь; въ своеобичной обители одниъ монахъ можетъ пригласить другаго пообъдать съ нимъ виёстё въ кельи, побесъдовать, помолиться вийсти. Въ киновіяхъ, особенно въ греческихъ, которыя съ иншхъ сторонь еще строже русскихъ, не позволено, вапр., имъть вечеромъ лампы или свъчи безь спроса для чтенія, даже іеромонахамь, которые, благодаря своему сану и постоянному утомительному подвигу долгаго богослуженія, всегда имфють кой-какія вривилегіи. Въ своебычныхъ никого не стануть въ этомъ стеснять. Въ киновіяхъ недьзи безъ спроса духовника или игумена вийти за ворота; въ своебычныхъ можно гулять, когда кончать работу, сколько угодно; нельзя только, не спросясь у начальства, войти въ другой монастырь или въ асонскій городокъ Карею. Нельзя, разумъстся, не содержать постовъ, нельзя слишкомъ часто не присутствовать при церковномъ богосауженін и т. п. И богатый проэстось, и бідний рабочій монахь обязаны ходить вь перковь хотя настолько, чтобы не было соблазна другимъ, и т. д., однимъ словомъ, въ кимовію ндеть тоть, вто, предпочитаєть разенство, а въ идіоритмо тоть, кто, предпочитаетъ свободу.

Многіе, и изъ мірскихъ людей и изъ монаховъ, слишкомъ уже возвышаютъ киновіальную жизнь въ ущербъ своеобычной и желали бы, чтобъ и въ Россіи и на Асонт вст обители были киновіи. Но толковый почитатель монашеской жизни не долженъ забивать, что слишкомъ натянутая струна рвется. Не всякій изъ желающихъ искренно постриженія и удаленія отъ мірской жизни можеть nonecmu сразу вст сттсневіл коммунизма киновіальнаго. Иные люди, бользненные, всимльчивые или непостоянные, при всей искренности своей, на всю жизнь остаются негодимии для киновій. Леонъ именно тімъ и хорошъ, что въ пемъ оттінки монашества безчисленны. Примми. аст.

## Греческіе монастыри.

1) Ватопедт; 2) Иверт; 3) Эсфигмент; 4) Ставро-Никита; 5) Филовей; 6) Котломушт; 7) Каракаллт; 8) Григоріатт; 9) Діонисіатт; 10) свв. Павла и Георгія; 11) Дохіарт; 12) Ксенофт; 13) Симо-Петрт; 14) лавра св. Аванасія; 15) Пантократорт; 16) Ксиропотамт; 17) Костамонитт.

## Болгарскіе.

- 18) Зографъ; 19) Хилендаръ (Хилендаръ вначалѣ былъ сербскій, но, мало по малу, Болгары, какъ сосѣдніе по мѣстности, заняли ихъ мѣсто, а Сербы стали все рѣже и рѣже являться на Авонъ).
- и 20) русскій св. Пантелеймона. (Въ немъ, если не ошибаюсь, на интьсотъ человъкъ около полутораста Грековъ, и самъ игуменъ, отецъ Герасимъ, столътній Грекъ, извъстный издавна въ тъхъ краяхъ умомъ своимъ и безукоризненною святостью своей долгой и многотрудной жизни. Русскими онъ чрезвычайно почитаемъ и любимъ).

Всего монашескаго населенія на Авон'я полагается около 8 — 10 тысячь, не считая подвижнаго населенія-поклонниковь и наемныхъ работниковъ изъ соседнихъ местностей. Население двадцати вышеназванныхъ монастырей составляетъ меньшинство. Остальные монахи разселены: 1) по скитамъ, то-есть по обителямъ меньщимъ, неимъющимъ права голоса въ Протатъ, построеннымъ на землъ котораго-нибудь изъ дийствительных, привилегированныхъ монастырей и боле или менбе зависящихъ отъ него (таковы, напримбръ, русскій скить св. Андрея или Серайскій скить, зависящій отъ Ватопеда; скить св. Иліи, тоже русскій, населенный выходцами изъ южной Россіи, зависимый отъ Грековъ Пантократора; Молдавскій скить и др.); 2) по келіяму и каливаму, то-есть по отдёльныму домикаму ву лесу, тоже на монастырской земль и подъ начальствомъ монастыря. Келья есть жилище съ домовою церковью; калива-домикъ безъ церкви; 3) по наемныму квартираму въ небольшомъ авонскомъ городкъ, называемомъ Карся, гдф живетъ каймакамъ турецкій и засъдаетъ Протатъ, п, наконецъ, 4) по шалашамъ въ лъсу и по скаламъ и пещерамъ, иногда едва доступнымъ.

Въ племенномъ отношении греки преобладаютъ далеко надъ всѣми другими элементами. Русскихъ не насчитается и 1,000 человѣкъ, Болгаръ не болѣе того, а Молдо-Валаховъ, Грузинъ и Сербовъ очень мало.

Едва ли на 9,000 монаховъ аоонскихъ найдется двѣ съ половиною тысячи не-Грековъ.

Оффиціальный языкъ на Авон'в греческій. Уставы везд'в хранятся византійскіе и вообще хранятся строго. Въславянскихъ монастыряхъ, Хилендар'в и Зограф'в, ничего н'втъ особаго, кром'в языка и церкви.

Убранство церквей, общій чинъ обителей, родъ иконописи, церковный напѣвъ, образъ жизни, образъ мыслей,—все такое же, какъ и у грековъ. Зографъ и Хилендарь просто переводъ греческой монастырской жизни на славянскій языкъ.

Нѣсколько иначе живуть Русскіе въ монастырѣ св. Пантелеймона и въ Св. Андреевскомъ скиту. У нихъ другое пѣніе, иное убранство храмовъ; есть свои оттѣнки въ уставѣ, пищѣ, порядкѣ, занятіяхъ, привычкахъ; эти обители, по битимости своей, напоминаютъ во многомъ великорусскіе монастыри.

Обще-авонскому уставу и мѣстнымъ преданіямъ эти русскія обители подчиняють себя строго и безпрекословно.

Напримѣръ, въ монастырѣ св. Пантелеймона всенощныя бдѣнія выдерживаются по древнему византійскому порядку: около 4 часовъ каждый день, послѣ полуночи, а подъ нѣкоторые праздники по 10—12 и болѣе часовъ, отъ захожденія солнца и до разсвѣта, напримѣръ, во всю длину долгой зимней ночи.

Относительно избранія игуменовъ и тому подобныхъ вопросовъ внутренняго управленія, Русскіе сообразуются также вполив съ асонскими обычаями.

Прибавимъ даже, что въ языкъ свой русскіе монахи допустили множество греческихъ и даже турецкихъ словъ, напримѣръ, формъя—ноша, мѣрка хвороста дровъ, и т. и. архондарикъ архочтарикъ, пріемная для гостей, мѣсто гдѣ принимаются архонты, именитые посѣтители. Нѣтъ нужды, что русскіе ужасно искажають и уродуютъ греческія и турецкія слова,—изъ благозвучнаго турецкаго тэскере (паспортъ, видъ) дѣлають дишкиръ; греческое слово о ἐργάτης (работникъ) превращають иные въ ариатъ, а другіе еще красивѣе—въ рогатый; то архондариком становится у нашихъ фондарикъ или даже фондаричокъ-съ.

Итакъ, за Грековъ все: власть, численность, языкъ, уставы, привички и въ особенности сосъдство ихъ племени.

Русскіе отдалены отъ своей земли большимъ пространствомъ и обширнымъ моремъ. Греческое племя со всёхъ сторонъ окружаетъ Авонъ. Сосёднія села между Салониками и Святою горой все греческія. Острова Эгейскаго моря, Тассо, напримѣръ, который видѣнъ съ Авона, и столькіе другіе—недалеко; границы Өессаліи и самой Эллады близко, весь морской берегъ сосёдней Оракіи есть даже больше греческій, чѣмъ болгарскій. Города: Кавалла, Эносъ, Силиврія, Дарданеллы, Галлиполи—все греческіе города по духу и населенію.

Самые богатые монастыри на Авонт: Ватопедъ, Зографъ и Иверъ. Ватопедъ получаетъ съ бессарабскихъ имтній своихъ, по счету однихъ, около 90,000 руб. сер. въ годъ, а по другимъ—гораздо болте, до 150,000 р. Зографъ получаетъ, кажется, около 20,000 р. У Ивера

тоже большіе доходы. Кром'в этихъ монастырей, еще *Ксиропотамъ* и *Святопавловская* обитель им'єють въ Россіи им'єнія съ обезпеченными доходами.

И тавъ, между нѣсколькими греческими обителями, имѣющими постоянные, вприме и большіе доходы, мы встрѣчаемъ одинъ только славянскій: Зографъ.

Монастырь св. Пантелеймона, который называется *Русскимъ* или *Руссикомъ*, котя правильнѣе его слѣдовало бы звать греко-русскимъ, нмѣній въ Россіи не имѣетъ; онъ процвѣтаетъ, благодаря лишь однимъ постояннымъ и добровольнымъ приношеніямъ вкладчиковъ, и потому средства его далеко не такъ велики и не такъ вѣрны какъ поземельные доходы греческаго Ватопеда.

И такъ, къ соспоству роднаго племени, ко власти, къ численности, къ характеру уставовъ и обычаевъ, къ языку надо прибавить и еще одну силу, находищуюся въ рукахъ греческаго племени на Авонъ, силу не маловажную—богатство.

Есть и еще одна греческая сила на Авонѣ, о которой надо упомянуть. Сама новѣйшая соціологія беретъ въ разсчеть всѣ реальныя, тоесть всѣ имѣющіяся въ дѣйствін силы, а не однѣ лишь силы вещественныя, матеріальныя. Есть у треческаго племени на Авонѣ сила, которая тому, кто знаетъ монаховъ, поклонниковъ и Авонъ, является силой весьма важною; это примѣры высшаго аскетизма.

Въ Кіевъ, въ 1871 году, издана небольшая книжка подъ заглавіемъ: Письма съ Авона о современных подвижниках авонских. Авторъ ея—русскій монахъ на Авонъ, отецъ Пантелеймонъ, въ міру Саножниковъ. Въ этой книжкъ изображена очень върно жизнь нъкоторыхъ авонскихъ монаховъ, удалившихся изъ обителей въ неприступныя скады или хижины, построенныя въ самыхъ дикихъ мъстахъ.

Оставляя въ сторонѣ собственно духовную часть этого небольшаго, но крайне любопытнаго сочиненія, въ которой говорится о чудесахъ, совершившихся надъ этими аскетами или надъ другими людьми, имъ преданными,—ибо размѣры моей статьи не позволяютъ мнѣ отвлекаться отъ главнаго предмета моего,—я могу засвидѣтельствовать здѣсь только о полной исторической вѣрности эгого изображенія.

Отшельники эти дъйствительно живутъ сурово, уединенно и добровольно нищенски, проводя все время въ поражающемъ постничествъ и молитвахъ.

Нѣкоторыхъ изъ нихъ я видѣлъ самъ и говорилъ съ ними. Люди эти вовсе не одичалые, какъ готовы, я думаю, предполагать многіе невѣжественные порицатели монашества, а, напротивъ того, большею частію свѣтлые, ласковые, младенчески-благодушные и при этомъ весьма самосознательные, то-есть понимающіе что они дѣлаютъ.

Вольшинство этихъ людей Греки; есть и Болгары между ними, но

если устранить вопросъ чисто-политическій, который сділаль Болгарь врагами Грековь, то мы найдемъ между ними и Греками очень мало разницы въ привычкахъ и психнческомъ характерів, особенно же на почвів церковной; эти націи представляются какъ бы двумя тілами, заряженными одинаковымъ электричествомъ, и которыя поэтому взаимно отталкиваются. Культурно эти націи до сихъ поръ, по крайней мірів, были схожи другь съ другомъ, гораздо боліве, нежели, напримітръ, съ нами, Русскими.

Образованный по-европейски Болгаринъ болве похожъ на такого же Грека, чвмъ на Русскаго того же воспитанія; простолюдинъ-Болгаринъ большею частію больше похожъ на греческаго простолюдина, чвмъ на русскаго; монахъ болгарскій и монахъ греческій болве близки другъ къ другу (не по сочувствію, а, такъ-сказать, объективно, по нравственной физіономіи), чвмъ къ монаху русскому.

Къ тому же, всё эти авонскіе Болгары подвижники суть Болгары стараго поколенія, то-есть дёти чисто-греческаго воспитанія, сыны того времени, когда для турокъ всё христіане въ имперіи были одно: Румъ Миллети (то есть ромейскій, римскій народъ), а Болгары и Греки, вмёстё неся иновёрную власть, знали себё только названіе православныхъ. И такъ, высшая степень монашескаго аскетизма на Авонё принадлежить, также какъ и власть, языкъ, богатство, численность, греческому племени и отчасти его воспитанникамъ Болгарамъ.

Русскій набожный поклонникъ, котораго сердце рвалось на Авонъ, слушая древніе разсказы о подвижникахъ, встрѣчаетъ здѣсь свой идеаль отреченія и возвращается на далекую родину свою успокоенный.

"Подвижничество, добровольная нищета тъла и духа, не погибли еще на землъ!"

И этому идеалу его, сами не зная того, послужили пренмущественно Греки и родственные имъ по прежнему воспитанію Болгары.

— Какая польза въ этомъ фанатизмѣ?!—восклицаетъ либеральный прогрессистъ.—Понятіе пользы присуще всёмъ дюдямъ, и русскій богомолецъ не виноватъ, что онъ идеальные прогрессистовъ въ пониманіи пользы. Онъ видитъ пользу себѣ въ посѣщеніи такого пустынника; онъ видитъ въ примѣрахъ его жизни и его удаленіи пользу всей церкви; онъ ждетъ отъ его молитвъ пользы всякому человѣку и всему человѣчеству.

Это опять *реальные факты*, противь которыхъ не можеть сказать никакой матеріализмъ.

Таково положение Святой горы.

Почему же внишние Греки такъ испуганы и ожесточены?

Какой панславизмъ увидали они на Авонъ?

Прежде чемъ передать вкратце печальную повесть мірскихъ, политическихъ интригъ, искавшихъ поселить національную вражду на Святой горѣ, которая живетъ своею особою, не греческою и не русскою, а *православною* жизнью, я разскажу небольшую исторію, случившуюся прошлымъ лѣтомъ въ окрестностяхъ Аеона.

Въ ней играютъ роль Греки, Русскіе и отчасти Турки.

Она, какъ бы въ миніатюрѣ, изображаетъ современное положеніе дѣлъ на христіанскомъ Востокѣ. Въ ней мы найдемъ всѣ тѣ черты, которыя, въ крупномъ видѣ, находимъ, разбирая нынѣшнія отношенія Грековъ къ Россій.

Часахъ въ десяти-двѣнадцати (то-есть верстахъ въ патидесяти) отъ границы Святой горы (за которую не переступаютъ уже женщины), на пути въ Солунь, есть греческое селеніе Ровяникъ. Хотя имя его и славянское, но населено оно Греками, какъ и всѣ села, лежащія къ югу отъ Солуня на томъ гористомъ и лѣсномъ полуостровѣ, который выступаетъ въ Эгейское море тремя длинными косами: Саккой, Кассандрой и Авономъ.

Ровяникъ отстроенъ очень недурно, имфетъ церкви, порядочную школу народную и вообще представляеть тоть веселый и вовсе не бъдный видъ, какимъ отличается большинство греческихъ селъ въ Турціи. Одинъ изъ приматовъ (главъ ходжабашей) Ровяника достраиваетъ себь огромный и высокій каменный домъ, какой годился бы во всякую столицу. Вблизи отъ села начинается прекрасный лёсъ широкихъ и могучихъ каштановъ, покрывающій на далекое пространство соседнія горы. Въ получасъ ходьбы отъ села, въ этомъ прекрасномъ каштановомъ лъсу находится церковь Божіей Матери, обыкновенно называемой Панагія (всесвятая) въ Ровеникахъ. Церковь эта имветь икону, прославившуюся въ странѣ чудесными испѣленіями. Не только христіане изъ дальнихъ селъ, но и Турки нередко приходять молиться сюда или привозять своихъ больныхъ родственниковъ. Для отдыха этихъ больныхъ, построено около церкви небольшое и плохое зданіе о нёсколькихъ комнатахъ, изъ нихъ же только две крошечныя кельи обитаемы зимой. Въ этихъ двухъ маленькихъ кельяхъ живутъ двъ русскія монахини, об'в женщины уже въ л'втахъ. Одна изъ нихъ пріфхала сюда и поселилась около Панагіи уже около десяти літь тому; другая не такъ давно. Онъ объ имъютъ, хотя и очень скромныя, но, все-таки, свои, средства, и условились съ сельскими Греками, которымъ принадлежить эта земля и эта церковь, чтобъ имъ позволено было занимать тв двв комнатки.

Сверхъ того, при самой церкви есть небольшая пристройка, гдѣ особо живетъ старая Гречанка, тоже монахиня.

Эта Гречанка—женщина необыкновеннаго простодушія и самой искренней доброты.

Ея набожность и благочестіе были единственною причиной возвитенія этого храма. Ей приснилось, когда она еще была б'ядною мірянкой, что въ одномъ высохшемъ колодив неподалеку скрыта древняя икона Божіей Матери, которую надо отыскать и поставить въ храмв. Надъ ней долго смвялись тогда селяне; наконецъ, она убвдила ихъ начать поиски; икону отрыли, и построили церковь; вскорв икона эта стала привлекать много богомольцевъ и больныхъ. Ровяникскіе Греки, правда, украсили церковь на первый разъ; но потомъ, по всегдашнему обычаю всвхъ восточныхъ христіанъ (и Грековъ одинаково), стали смотрвть на нее, какъ на источникъ общественныхъ доходовъ села и на средство для содержанія школъ своихъ, эллинскихъ учителей и т. п. (Всв греческіе селяне, замѣтимъ, очень любятъ учиться грамотъ, пре-имущественно затѣмъ, что легче будто бы сдѣлать коммерческую карьеру или, какъ они выражаются, итобы другой меня не провелъ). Всв деньги, которыя кладутся поклонниками и богатыми въ кружку церковную, селяне берутъ себѣ и на церковь не оставляютъ почти ничего.

Русскія монахини, матери Евпраксія и Маргарита, постриглись недавно; об'в он'в прежде жили простыми богомолками, и Греки ихъ не безнокоили. Около двухъ л'втъ тому назадъ, пришла съ Дуная третья русская женщина, монахиня, давно уже постриженная, мать Магдалина изъ Малороссіи. Она была безъ всякихъ средствъ, очень больна, котя и не стара, и р'вшилась поселиться тутъ потому, что отецъ ея, старикъ и тоже монахъ, недавно переселился на Авонъ, гдѣ и живетъ кой-какъ трудами рукъ своихъ въ какой-то хижинѣ.

Первыя двѣ русскія женщины неграмотны и не знають ни пѣнія, ни устава церковнаго.

Съ появленіемъ б'єдной и больной Магдалины, которой иногда, безъ прибавленія, 'ѣсть было нечего, завелся кой какой порядокъ въ молитвахъ; она знала уставъ монашескій, п'єла по-русски и читала по-славянски въ церкви и прожила, больная и молясь всю зиму, въ одной полуразрушенной комнатъ строенія.

Отецъ ея, самъ крайне нуждаясь, могъ существовать иногда только благодаря помощи русскихъ духовниковъ Пантелеймоновскаго монастыря на Авонъ, и потому не въ силахъ былъ ей помогать. Къ тому же, разстояніе отъ Авона до Ровяниковъ около шестидесяти верстъ тяжелаго горнаго пути и лъса, зимой неръдко цълый мъсяцъ и два, бываютъ завалены на высотахъ снъгомъ.

Мать Магдалина разказывала мив, какъ она иногда голодала и болвла въ то же время лихорадкой.

Разъ ей нестерпимо хотълось ѣсть, хлѣба давно не было. Евпраксія и Маргарита были въ отлучкѣ гдѣ-то. Мать Магдалина питалась около недѣли зеленью. Пошла она въ пустую церковь и, упавъ предъ иконой, просила Божію Матерь или напитать ее, или ужь послать ей смерть. "Только что и заплакала и помолилась, —разсказываетъ Магдалина, —слышу и, звонятъ колокольчики на мулахъ и голоса. Вышла, вижу старикъ одинъ, јеромонахъ, Грекъ съ Аоона, профзжаетъ куда-то. Онъ зналъ меня и сейчасъ говоритъ: "А! что ты, бѣдная, какъ живешь? Терпишь, должно быть, нужду все". Благословилъ меня и вельлъ послушнику своему достать для меня два большихъ и хорошихъ хлѣба изъ мѣшка. И пофхалъ. А и уже ѣла, ѣла этотъ хлѣбъ; ѣмъ и молюсь за Грека-старичка и плачу! И ѣмъ, и плачу!"

Наконецъ, отецъ прислалъ ей немного денегъ, изъ консульства Солунскаго ей помогли, и она задумала построить себъ около самой церкви маленькую, темную, особую хижину. Приходиль на Авонъ какой-то русскій поклонникъ, служившій при русскихъ постройкахъ въ Терусалимъ. Онъ вызвался даромъ, "во славу Божію", построить ей хижинку, нужно было только согласіе сельскихъ старшинъ; сельскіе старшины почему - то долго не ръшались, и вообще, какъ она и прежде замъчала, смотръли на нее хуже чъмъ на двухъ другихъ, безгралотивихъ, монахинь; но, наконецъ позволили.

Купивъ доски, поклонникъ русскій началь ей строить; вдругь прибѣгають изъ села нять шесть греческихъ старшинъ и съ ними какой-то неизвѣстный человѣкъ въ европейскомъ платьѣ. Они, подъ предводительствомъ этого Европейца, кидаются на бѣдную постройку, ломають ее, ломають въ дребезги доски; гонятся за Магдалиной въ церковь, ее выгоняють и вмѣстѣ съ ней старушку Гречанку, которая хочеть отстоять Магдалину; схватывають нѣкоторыя русскія (однако, недорогія) иконы и всѣ славянскія церковымя книги и выкидывають ихъ вонъ изъ церкви. Старушку Гречанку даже, которой сама церковь обязана своимъ существованіемъ, изгоняють изъ ея убогаго уголка, за потворство панславизму, какъ оказалось, и запирають двери церковныя. Все это происходило прошлымъ лѣтомъ послѣ греко - болгарскаго разрыва.

Что же это было такое?

Пока жили тутъ только безграмотныя русскія женщины, эллинизмъ дремалъ. Съ появленіемъ грамотной Магдалины, которая и понятія, разумѣется, о политическихъ интересахъ не имѣла и распѣвала въ церкви и читала часы и вечерню для спасенія души, эллинизмъ слегка потревожился. Во всякомъ селѣ у Грековъ есть какой-нибудь болѣе или менѣе плачевный даскалъ, учитель, который всегда съ умѣетъ указать старшинамъ на опасность.

Но Греки турецкіе поданные все не то, что свободные Европейцы! Явился таковой въ лицъ греческаго подданнаго, нѣкоего купца Панайотаки, который занимался въ этой сторонѣ лѣсною торговлей. Онъ возбудилъ старшинъ ровяникскихъ разрушить хижину и выбросить славянскія книги и русскіе образа. Подлому Еэропейцу этому не поздоровилось, однако, черезъ нѣсколько дней. Нашлись Греки иныхъ убѣжденій.

Дня черезъ два-три после победы надъ голодною и больною панслависткой, гордый Европеецъ сидель въ кофейне соседняго богатаго села Ларигова и хвалился: "Такъ-то мы ее, эту скверную бабу, проучили; такъ ихъ надо всёхъ, и Русскихъ и Болгаръ; особенно Русскихъ, они все Болгаръ научаютъ." Въ кофейне были и Греки, и Турки, сельские стражники. Всё слушали молча. Только одинъ заговорилъ. Это быль эпирскій Грекъ, въ бёлой фустанелле, молодой человёкъ лётъ двадцати трехъ, атлетической наружности, щегольски одётый и съ оружіемъ за поясомъ. Онъ сидель, закутанный въ бурку, въ углу, потому что его въ это время трясла лихорадка. Имя его было Сотири.

— Перестань ругать Русскихъ и эту бъдную женщину; что она тебъ сдълала?—сказалъ Грекъ-паликаръ Греку-Европейцу.

Тотъ всталъ.

- А ты кто такой, воскликнуль онь, чтобы меня учить?! Тыкакой-нибудь турецкій райя, а я, знаешь кто? Я свободный Эллинь!
- Не пугай меня, отвѣчаль ему паликарь, хоть у тебя и большіе усы, а у меня пхъ нѣть еще, а я тебя не боюсь. Я не хочу, чтобы при мнѣ обижали Русскихъ; я ѣмъ русскій хлѣбъ и русскаго пмени позорить не дамъ.

Сотири служилъ слугой на ничтожномъ содержаніи у одного русскаго консула, который въ это время былъ на Авонъ.

— Чорть побери и тебя, и Россію, и всёхъ Русскихъ, и всёхъ турецкихъ подданныхъ!...

Съ этими словами онъ схватилъ стулъ и поднялъ его.

Тогда наликаръ всталъ, сбросилъ бурку и выстрѣлилъ ему въ грудь въ упоръ изъ пистолета. Пистолетъ осѣкси; паликаръ бросилъ его и выхватилъ ятаганъ. Жандармы-Турки удержали Сотири за руку и стали уговаривать; онъ отдалъ вмъ ятаганъ и вырвавъ у Европейца-Грека стулъ, началъ бить его такъ, что растерянный завоеватель, убѣгая, уналъ на порогѣ кофейни и едва ушелъ.

Турки, отнявъ у Сотири опасное оружіе, успокоились и не безъ удовольствія смотрёли, какъ онъ наказываль эллинскаго патріота и только слегка уговаривали его. Турки, особенно простые, пока не возбудять въ нихъ религіознаго фанатизма, къ Русскимъ естественно расположены; къ тому же, они находили, что Сотири правъ, ибо Панайотаки грубъйшими словами разбранилъ и всёхъ турецкихъ подданныхъ, и консула, у котораго Сотири служилъ, и все правительство русское. Турки же любятъ, чтобы люди уважали начальство и чтили правительство.

Панайотаки ушелъ, наконецъ... Сотири закричалъ ему вслёдъ, "что дъло ихъ еще не кончено и что онъ убъетъ его"... Панайотаки рано

утромъ уткалъ въ Солунь, увтрян, что тдетъ жаловаться; втроятно же, отъ страха.

Недали черезъ два появилась въ цареградскихъ газетахъ такого рода корреспонденція:

Ларигово, такого-то числа, около села Рованикъ... и т. д... "Русскіе, желающіе завладить издавна церковью Панагіи, начали воздвигать себ'в жилища... и т. д... Жители села Рованикъ, подъ руководствомъ г. Панайотаки, негоціанта и т. п. Во время этого спора, кавассъ русскаго консула, Сотири, выстр'влилъ изъ пистолета въ г. Панайотаки; но Русскіе, благодаря дружнымъ усиліямъ, принуждены были,
наконецъ, уступить... Воздадимъ должную честь и т. д..."

Вскорт после этого пришлось и мит самому протажать черезт Ровиникъ. Ко мит пришель одинъ изъ священниковъ села и сказаль мит, что сельские люди поручили ему просить меня, чтобъ я защитилъ ихъ предъ русскимъ консуломъ, г. Якубовскимъ, если онъ будетъ пресладовать село за обиды учиненныя Магдалинъ; ибо это все дъло греческаго подданнаго Панайотаки и ияти или шести старшинъ, отъ злоупотреблений которыхъ терпятъ иногда и сами селяне. "Мы люди небогатые и смотримъ только какъ бы намъ спокойнъе прожить, какъ прокормиться. Чъмъ намъ помъщала эта бъдная монахиня? Пускай себъ живетъ и молится. Но эти богатые люди, старшины, сильнъе насъ!" Такъ говорили и иные изъ селянъ слугамъ моимъ, помимо священника. Они удивлялись и гръху, который позволилъ себъ Панайотаки, бросая книги.

Магдалина ходила къ лариговскому епископу и прежде еще не разъ просила у него помощи; епископъ очень соболъзновалъ и хвалилъ ем усердіе, и утъщалъ, и объщалъ, но ни въ чемъ никогда не помогъ и не защитилъ противъ ровяникскихъ старшинъ, которые, однако, состоятъ въ его въдъніи по церковнымъ дъламъ.

Въ этой исторіи есть рѣшительно все, что въ болѣе широкихъ размѣрахъ видимъ и въ нынѣшнихъ аеонскихъ дѣлахъ, и въ греко-русскихъ отношеніяхъ вообще, послѣ объявленія схизмы, или послѣ того, какъ Греки вообразили, что Бусскіе и Болгары непремѣнно одно и то же и дѣйствуютъ по уговору. Тутъ есть все, что нужно для нагляднаго изображенія нынѣшнихъ дѣлъ на Востокѣ, и особенно на Аеонѣ. Есть богомольныя, простѣйшія русскія души, едва ли умѣющія отличить Болгарина отъ Грека, люди, не знающіе даже о чемъ идетъ дѣло; есть греческія сердца столь же простыя и честныя, подобныя старой монахинѣ-гречанкѣ, священнику, который пришелъ передавать мнѣ объ огорченіи и безпокойствѣ большинства селянъ, іеромонаху аеонскому Греку, который такъ жалѣлъ Магдалину и заботился объ ей нуждахъ; есть невѣрующій патріотъ Панайотаки, хамъ, трусъ, негопіантъ, который кощунственно выбрасываетъ даже образа и молитвенныя книги; есть глупые и алчные старшины, которыхъ онъ увлекъ угрозой, что Русскіе послё завладёють этимъ лёсомъ и церковью. Есть Сотири, который помнитъ русскій хлёбъ и подвергаетъ изъ-за Русскихъ себя величайшей отвётственности, есть хитрый и осторожный прелатъ греческій, который какъ будто ласкаетъ Магдалину, но, вёроятно, поддерживаетъ старшинъ въ ихъ подозрёніяхъ; есть, наконецъ, нерёшительная толпа селянъ греческихъ, которые не принимаютъ участія въ разореніи хижины, но и не рёшаются помёшать старшинамъ, а подсылаютъ потомъ ко мнё священника сказать, что виноваты только пять-шесть человёкъ, и чтобъ я заступился за село въ русскомъ консульстве въ Солуне, если консуль за это будетъ преслёдовать...

Несчастіе въ томъ, что въ дѣлахъ греко-славянскихъ теперь слышны только громкіе голоса разныхъ Панайотаки, алчныхъ старшинъ и хитрыхъ, осторожныхъ прелатовъ...

Но знаи Грековъ коротко, я могу увѣрить, что и теперь между ними много и такихъ, какъ Сотири, какъ добрый iеромонахъ, какъ Гречанка-монашенка...

Что касается нерышительной толим селянь... то прекрасное, породистое, храброе населеніе безчисленныхъ острововъ Эгейскаго и Средиземнаго моря еще свѣжо и не усиѣло извратить въ себѣ православныхъ чувствъ. Еще искренни и просты, въ хорошемъ смыслѣ этого слова, толиы молодцовъ эпиротовъ и есссалійскихъ селянъ; на Аеонѣ, вѣроятно, и въ другихъ мѣстахъ, есть сотни и сотни монаховъ Грековъ, которые подобны доброй и честной монашенкѣ, защищавшей Магдалину.

Все это люди, которые большею частію и не поняли еще хорошо о чемъ идетъ рѣчь...

Есть между Греками даже учителя (и знаю нѣсколькихъ), которые теперь лишились своихъ должностей за умѣренность своихъ мнѣній, благодаря интригамъ людей, подобныхъ опозоренному Европейцу и завоевателю Панайотаки...

НЕТЬ причины думать, чтобы греческія толиы были навёки въ рукахъ этихъ послёднихъ и что они никогда не перейдуть въ руки добросовёстныхъ учителей, или благородныхъ головоревовъ, въ родё Сотири, или добрыхъ пастырей, подобныхъ авонскому іеромонаху, поминящему о нуждахъ набожной Магдаляны...

Разсказывая всю эту небольшую исторію, я полагаю, что она живъв всякаго сухаго перечня главныхъ событій изобразить именно то состояніе дѣлъ и умовъ на Авонѣ и внѣ его, о которомъ и буду говорить дальше. Сходства много.

Хотя очень трудно проследить начало и первыя причины того гоненія, которое чуть-чуть было не подняли Греки на Русскихъ авон-

цевъ однако, несомнѣнно, то, что первые признаки этого гоненія понвились прошедшею зимой въ греческой цареградской газетѣ *Неолочос* вскорѣ послѣ той неканонической литургіи, которую отслужили Волгары въ Богоявленіе, 6-го января. Гнѣвъ, охватившій тогда всю Греческую націю, искалъ лишь повода и пищи.

Поводъ, какъ всегда въ этихъ случаяхъ бываетъ, явился немедленно.

Есть на Авонт греческій монастырь свв. Павла и Георгія. Онт не богать и не слишкомъ біденъ, и, между прочимъ, имтеть земли въ Бессарабіи. Братія этого монастыря, ведущая строгую киновіальную жизнь, была давно недовольна своимъ игуменомъ за то, что онт не жилъ въ монастырт, и если возвращался на Авонъ, то каждый разъ не надолго, и проживалъ въ Константинополт монастырскіе доходы, подъ предлогомъ разныхъ хлопотъ по діламъ.

Братія говорила: "Если ты игумень,—живи здёсь и начальствуй надъ нами; если ты хочешь жить на сторонь,—мы можемъ избрать тебя въ эпитропы (повёренные для дёль), и тогда уёзжай. Игуменомъ же ты больше быть надъ нами не можешь".

Игуменъ прибъгъ къ защитъ патріарха. Патріархъ прислалъ на Авонъ отъ себя экзарха, который, съ помощію авонскаго протата (синода) и одного незначительнаго турецкаго чиновника изъ христіанъ, приступилъ къ разбирательству этого дѣла. Святопавловскіе монахи, большею частью пылкіе Кефалониты, горячо отстаивали свое исконное право мѣнять игуменовъ. Протатъ раздѣлился. Представители значительнаго большинства монастырей были въ пользу братіи святопавловской, имъ хотѣлось поддержать независимость Авона въ его внутреннихъ вопросахъ. Иверъ, богатый и вліятельный Ватопедъ, болгарскій Зографъ и Руссикъ были въ пользу святопавловской братіи. Нѣкоторые изъ бѣднѣйшихъ греческихъ киновій перешли на сторону игумена и патріархіи.

Борьба была продолжительна; святонавловская братія была рѣшнтельно осаждена въ своей обители. Монахи-Кефалониты запермись и не хотѣли пускать ни игумена, ни экзарха, ни турецкаго чиновника. Одно время слышно было, что патріархъ потребуетъ у Порты отрядъ войска для усмиренія крамольныхъ иноковъ. Но этотъ слухъ, конечно, былъ ложный.

Дѣло это, кажется, и теперь еще не совсѣмъ кончено. Но оно на одно время нѣсколько утихло. Послѣ того, какъ экзархъ патріаршій уѣхалъ съ Аоона, Святопавловцы поставили на своемъ и выбрали себѣ игумена не изъ своей среды, но одного Грека, который въ послѣднее время жилъ въ особой кельи и когда-то принадлежалъ къ числу братій греко-русскаго монастыря св. Пантелеймона.

Какъ нарочно, почти въ то же самое время, въ смежномъ съ рус-

скимъ монастыремъ, греческомъ киновіальномъ монастырѣ Ксенофѣ, скончался старый игуменъ, и ксенофскіе впоки, подобно святопавловскимъ, предпочли избрать себѣ въ игумены одного Грека іеромонаха изъ того же монастыря св. Пантелеймона.

Чъмъ же виноваты Русскіе, что Греки, живущіе съ ними въ одной обители, правится другимъ Грекамъ? Мірскихъ Грековъ и нѣкоторыхъ полумірскихъ монаховъ это возмущаетъ; они говорятъ: «Это панславизмъ!»

Случились минувшею зимою и весной и другія событія на Авонів, которыя въ другое время прошли бы незаміченными, ибо они были совершенно случайны и вовсе незначительны; но въ эту эпоху племенной борьбы они въ глазахъ раздраженнаго мірскаго эллинизма приняли неестественные разміры.

Во-первыхъ, надо сказать два слова о русскомъ Св. Андреевскомъ скитъ.

Андреевскій скить, какъ мы сказали во второмъ письмі, построень на землів греческаго монастыря Ватопеда и зависить отъ него. Онъ возникъ на місті большой кельи, въ которой покоился патріархъ Асанасій Лубскій (мощи его въ Лубнахъ въ Россіи).

Стараніями игумена Өеодорита и помощниковъ его, іеромонаховъ Пансія и Доробея, этотъ скитъ скоро разросся, и по объему своему и по количеству населенія превосходитъ, правда, многіє греческіє привилегированные монастыри. Одинъ изъ посѣтителей Абона выразился про Андреевскій скитъ такъ: "Здѣсь иноки живутъ въ нестрогой кимовіи". Это до извѣстной степени правда. Общежитіе Андреевское менѣе строго, не столько по уставу, сколько по обычаю, чѣмъ общежитіе Пантелеймоновской греко-русской обители; но эта разница служитъ на пользу людямъ набожнымъ или желающимъ постричься на Святой горѣ. Тѣ, что сразу не въ силахъ вынести суровый уставъ Руссика и нѣкоторыхъ греческихъ киновій, поступаютъ въ Андреевскій скитъ. Тотъ же, кто ищетъ болѣе трудной жизни, найдетъ и ее на Абонѣ.

Нынашній вселенскій патріархъ Аноимъ занималь патріаршій престоль въ то время, когда Серайская келья стала скитомъ; онъ, такъ сказать, открываль этотъ скитъ и всегда сохраняль къ нему особое расположеніе. Онъ не разъ во времена удаленія своего отъ патріаршаго престола говариваль, какъ слышно, что непреманно сдалаетъ что-нибудь для Сераевцевъ, когда будетъ опять патріархомъ.

Прошедшею зимой опъ вспомнилъ свое объщаніе. Онъ прислалъ игумену Өеодориту крестъ, архимандричью мантію и грамоту, въ которой объявлялъ Андреевскій скитъ ставропигіальнымъ или патріаршимъ скитомъ. Отецъ Өеодоритъ названъ былъ въ этой грамотѣ не дикеемъ, какъ обыкновенно на Авонѣ называютъ настоятелей зависи-

мыхъ скитовъ, а *изуменомъ* (титулъ, присвоенный здёсь лишь начальникамъ двадцати независимыхъ монастырей).

Всѣ эти знаки патріаршаго благоволенія къ отцу Осодориту и его обители не освобождали, однако, Андреевскій скить отъ его зависимости отъ Ватопеда. Ватопедское духовное начальство предъ этимъ само не задолго сдѣлало отца Осодорита архимандритомъ (прибавимъ, къ большей радости Св. Андреевской простодушной русской братіи, которая сердечно утѣшалась, видя въ митрѣ своего добраго и умнаго пастыря), и все обошлось бы на этотъ разъ въ средѣ монаховъ дружески и братски, если бы опять не то же вліяніе фанатизпрованнаго и до ребячества подозрительнаго мірскаго эллинизма.

Въ константинопольскихъ газетахъ началась тотчасъ же между самими Греками по этому поводу полемика. Одна газета обзывала панславистами асонскихъ Грековъ за то, что они опираются на русское влінніе, за то, что живутъ русскими поданніями, за то, что многіе изъ нихъ расположены къ Россіи и поддаются внушеніямъ русскихъ духовниковъ Пантелеймоновскаго монастыря, отцовъ Іеронима и Макарія, размѣщающихъ будто бы по своей волѣ игуменовъ по греческимъ киновіямъ на Святой горѣ (Ксенофъ и св. Павелъ). Противники этой газеты, затронутые за живое, обращали противъ нея тоже самое оружіе и звали чуть не самого патріарха панславистомъ за то, между прочимъ, что онъ сдѣлалъ Свято-Андреевскій русскій скитъ патріаршимъ и какъ будто бы пытался этимъ оскорбить начальствующій Ватонедъ и за то, что онъ принялъ сторону асонской оппозиціи въ Святонавловскомъ дѣлѣ.

Раздраженіе у Грековъ расло, но преимущественно въ городахъ, а на Авонъ все это для большинства монаховъ, занятыхъ молитвой, постомъ, богослуженіемъ, работою и мелкимъ рукодъліемъ, было незамътно и, прибавимъ, для многихъ... для очень многихъ, даже и неважно. Личные религіозные вопросы объ отношеніяхъ нашего ума и сердца къ Богу, церкви и жизни занимаютъ большинство Авонцевъ, какъ и слѣдуетъ, гораздо больше, чѣмъ споръ Грековъ съ Юго-Славинами за политическое преобладаніе въ Турціи, или вопросы внѣшней церковной дисциплины, въ родъ отношенія экзархата болгарскаго къ патріархіи Константинопольской.

Я быль въ это время на Авонѣ и глядѣль на это множество людей разныхъ націй, простыхъ или ученыхъ, бѣдныхъ и когда-то богатыхъ въ міру, которые столько молятся и трудятся, такъ мало спятъ, такъ много поютъ по ночамъ въ церкви и постятся,—я думалъ часто, какъ оскорбительно должно быть многимъ изъ нихъ это виѣдреніе сухихъ политическихъ страстей въ ихъ отшельническую жизнь!

Къ счастію, большинство этихъ людей, Русскіе, Греки и Болгары, живуть, попрежнему, своею особою авонскою, не русскою, не греческою

и не болгарскою жизнью, и до нихъ едва доходять отголоски этой борьбы, исполненной столькихъ клеветъ и несправедливостей.

Не ангелами во плоти я хочу представить монаховъ. О, нѣтъ! И у нихъ есть свои интересы, свои ошибки, свои паденія и страсти. Распри въ обителяхъ, разстройства въ средѣ братіи, возстанія пронсходили въ монастыряхъ въ самыя цвѣтущія времена христіанства—во времена отцовъ православной церкви; житія святыхъ наполнены подобными событіями; даже такой монашескій наставникъ, какъ знаменитый Іоаннъ Лѣствичникъ, предполагаетъ въ монахѣ возможность развитія всѣхъ страстей и пороковъ, при нерадѣніи или при самоувѣренности.

Идеалъ монаховъ можеть быть и состоить въ томъ, чтобы приблизиться къ безплотности и безстрастію ангела; многіе изъ нихъ могутъ и достигать почти поднаго безстрастія долгою борьбой, но большинство монашества всегда было и не можеть не быть лишь колеблюшимся и нетвердыма резервома высшаго подвижничества. Безъ нерв шительной толны невозможны герои аскетизма, и если на Авонв, напримерь, изъ 8,000 иноковъ найдется тысячи 2-3 очень хороших, добрыхъ и искреннихъ, хотя и слабыхъ иногда, и 500 людей высшаго разряда, достигающихъ образдовой жизни въ различныхъ положеніяхъ, игумена, духовника, пустынножителя или хотя бы обыкновеннаго рабочаго монаха въ многолюдной обители, то Асонъ можетъ быть признанъ достаточно исполняющимъ свое назначение. Онъ таковъ и есть. И если, при этомъ, случаются ссоры и несправедливости, то безъ нихъ ньть жизни духовной, ньть испытаній, ньть борьбы съ дурными страстями. Я хотель всемь этимъ сказать воть что: на Асоне всегда, какъ и вездъ, могли быть раздоры, могли совершаться несправедливости и проступки, но всё эти несогласія и раздоры им'йли до сихъ поръ въ виду не эллинизмъ, не болгарство, не руссизмъ, а тѣ изъ временныхъ интересовъ, которые прямо и непосредственно относятся къ монашескому быту. Вопросы объ избранін игумена болье строгаго или болве мягкаго, вопросъ о насущномъ хлебе для братін, о воздвиженін новаго храма, о распориженін кассы монастырской, о храненіи древняго чина и устава.... Вотъ предметы, которые могля и могутъ быть причинами распрей или борьбы между монахами, живущими не въ пещерахъ или отдъльныхъ кельяхъ, а въ многолюдныхъ общинахъ.

Самыя дурныя страсти, которыя могуть временно волновать монастыри и монаховь, менье вредять общему духу и общему строю монашества, чьмъ высокіе принципы, если ихъ вносять не кстати въ монашескую жизнь.

Что можеть быть лучше и благородиве патріотизма, и можно ли запретить человіку сочувствовать какимъ-либо успіхамъ народа изъ, котораго онъ вышелъ, любить свое отечество оттого только, что онъ надълъ монашескую рясу и далъ искренній объть отреченія? Невозможно! Въ этомъ чувствъ и нътъ ничего дурнаго, пока оно не становится въ противоръчіе съ долгомъ монашескимъ.

Мы говоримъ о монашествв, но то же можно сказать и о христіанствв вообще. Патріархія константинопольская была вполив права, изобрѣтая новый терминъ: филетизмо, для обозначенія столь вредной и неосторожной склонности нынѣшвихъ людей вносить въ дѣла религіи племенные или политическіе интересы. Неправота патріархіи или, лучше сказать, тѣхъ мірскихъ Грековъ, которые слишкомъ сильно вліяли на дѣла, была не въ осужденіи филетизма, а въ осужденіи однихъ только Болгаръ. Прежде Болгаръ, и еще больше ихъ, сами греки грѣшили всегда этимъ филетизмомъ; имъ давно хотѣлось погречить Болгаръ Македоніи и Оракіи вліяніемъ греческой литургіи, греческой іерархіи и т. п.

Болгарскій филетизмъ, какъ сказаль и въ монхъ первыхъ замѣткахъ (Панславизмъ и греки \*), есть филетизмъ оборонительный, а греческій — завоевательный, стремищійся перейти свои естественные, этнографическіе предѣлы.

Вносить сознательно и систематически племенныя стремленія въ церковныя діла значить вредить и церкви и личнымъ потребностямъ православіи; значить, осуждать самого себя на множество несправедливостей и заблужденій.

Недавно въ Царьградѣ былъ тому поразительный примѣръ. Одинъ изъ сильныхъ и вліятельныхъ Болгаръ, человѣкъ съ состояніемъ и выгоднымъ положеніемъ, нѣкто Гавріиль-эффенди Христаки, въ началѣ разгара греко-болгарскихъ дѣлъ, былъ, естественно, на сторонѣ своихъ одноилеменниковъ. Но онъ — человѣкъ лично-вѣрующій, а не политикъ православія, какъ большинство архонтовъ и греческихъ и болгарскихъ въ наше время. Жена у него гречанка, съ которою онъ живетъ счастливо. Отверженный патріархіей вмѣстѣ съ другими, онъ не былъ покоенъ; быть можетъ и жена уговаривала его, но кончилось тѣмъ, что онъ около Рождества явился къ патріарху, палъ ему въ ноги и просилъ себѣ лично разрѣшенія и причастія отъ вселенскаго престола.

Кто же, имфющій сердце и умъ, бросить камнемъ въ этого человіка?

Если его мучиль духовный страхъ раскола,—что ему было смотрѣть на другихъ Болгаръ? Они проживутъ и безъ него.

Со стороны болгарской, конечно, посыпались обвиненія во измини, въ предательстві. в — зви даже, что онъ это сділаль боясь отчего-то Турокъ, — какъ будто Турки входять въ такія частныя діла! Посліднее обвиненіе, впрочемъ, сами Болгары скоро бросили, понявъ, что оно глупо.

А намъ этотъ человѣкъ, въ которомъ боролись два высовія чувства, племенной патріотизмъ и религіозность, и у котораго побѣдило чувство не современное, не модное, на Востокъ въ высшихъ классахъ вдобавокъ гораздо менѣе идеальное и менѣе распространенное, чѣмъ у насъ въ высшемъ обществѣ, — намъ этотъ человѣкъ, не побоявшійся клеветъ и насмѣшекъ, внушаетъ уваженіе.

Въ Courrier d'Orient, почти настолько же пристрастномъ къ Болгарамъ, насколько Phare du Bosphore, напримѣръ, пристрастенъ къ Грекамъ, появилась недавно по этому поводу слѣдующая корреспонденція:

"Nous lisons dans le numéro d'aujourd'hui du journal bulgare Turtzia:
"Ces jours derniers, nous avons reçu quelques lettres de l'intérieur dans

lesquelles Gavril effendi Christidis (Chrestovitch) est pris à partie. Ces lettres blâment-sévèrement la démarche qu'il a faite en dernier lieu auprès du patriarche grec. Nous n'avons par cru devoir publier les lettres en question, d'abord parce que nous n'attachons aucune importance à l'acte inqualifiable de Gavril-effendi et ensuite parce que nous savions qu'il était capable d'une telle démarche. Nous dirons seulement que, il y a deux ans (voir la Turtzia sixième année, numéros 11, 12, 13 et 14), nous avions émis quelques doutes sur le patriotisme de cette personne et nous regrettions vivement que notre voix n'ait pas été écoutée à cette époque.

Видите, все дёло въ патріотизми, въ болгарской идей; до православных учувствъ никому и дёла нётъ.

Болгары въ этомъ дѣлѣ не чище Грековъ, съ точки зрѣнія церковной. Духъ одинъ и тотъ же.

Въ самомъ началѣ борьбы Болгары были правѣе, конечно; они просили себѣ независимой іерархіи и славянской литургіи. Греки отказывали; они были не правы. Болгары, разсвирѣиѣвъ, совершили рѣшительный шагъ 6 января прошедшаго года. Въ свою очередь они поступили не православно. Не по-христіански поступили и Греки вынудивъ свою патріархію объявить расколь \*).

И крайніе Болгары, и красные Греки потомъ обрадовались этому расколу одинаково. Первые вздохнули, что оторвали, наконецъ, свою народность отъ эллинскаго вліянія. Вторые восхитились тою мыслью, что расколъ, отреченіе отъ всякаго родства съ славянами склонитъ въ ихъ сторону Западъ и особливо будто бы навыкъ уже (sic!) всемогущую Германію. Теперь же и различить уже невозможно кто правъ и кто виноватъ въ этой ожесточенной свалкъ.

<sup>\*)</sup> Это ошибка моя; Греки правы, Авг. 1884.

міру, а аскетическій, молитвенный и созерцательный путь христіан-

Авонская гора до тёхъ поръ будеть горою святою, пока жители ея будуть одинаково чужды болгаризму, эллинству, руссизму и какимъ бы то ни было племеннымъ и другимъ отвлеченнымъ и быть можетъ безкорыстнымъ стремленіямъ. Его безкорыстіе, его идеализмъ долженъ быть идеализмъ только иноческій, личная доблесть подвижничества, молитвы и добраго общественнаго монашества.

Къ счастію, самая разнородность племенъ, его населяющихъ, съ одной стороны, взаимно будетъ парализовать, кажется, всякую національную исключительность. Съ другой стороны, присутствіе надъ всёмъ этимъ, безъ прибавленія въ высшей степени (по этимъ дёламъ) либеральной и безпристрастной турецкой власти, также крайне спасительно для чистоты и ширины авонскаго православія. Наконецъ, и то, что я сказалъ еще прежде: большинство монаховъ авонскихъ, какой бы націи они ни были, живутъ, слава Богу, не греческою, не русскою, не болгарскою, а особою авонскою жизнію... Это главное. Большинство это гораздо больше интересуется своимъ личнымъ сердечнымъ мистицизмомъ, или своими скромными вещественными нуждами, или внутреннимъ управленіемъ своего монастыря и скита, чёмъ эллинскимъ или болгарскимъ патріотизмомъ.

Мы нашли подтвержденіе мысли нашей въ стать в, которую приписывають ученому и молодому сирскому епископу Ликургу, недавно возвратившемуся въ Грецію изъ по вздки своей на Авонъ (Νεόλογος, константинопольская газета).

Авторъ этой статьи тоже говорить, что политическими вопросами на Авонѣ занимаются очень немногіе монахи идіоритмовъ. Остальные къ нимъ равнодушны. Изъ частныхъ источниковъ мы слышали, что преосвященный Ликургъ, будучи на Авонѣ, говорилъ и тамъ объ этомъ и радовался такой чистотѣ святогорскаго православія.

Изъ статьи Неологоса явствуеть, однако, нѣчто другое. Изъ нея оказывается, что преосвященный Ликургъ радуется, напротивъ того, существованію на Авонѣ ученыхъ, богатыхъ и независимыхъ проэстосовъ въ идіоритмахъ, ибо они имѣютъ гораздо болѣе досуга, силы и умѣнья для политической борьбы, для охраненія въковаго наслыдія эллиновъ отъ чуждыхъ захватовъ.

Существованію этихъ проэстосовъ на Авонѣ рады и мы; это уже было сказано прежде; и рады мы почти по той же причинѣ... Почти... а не совсѣмъ по той же! Намъ бы нравилось чтобы проэстосы занимались политикой лишь для охраненія особаю святоюрскаю выковаю насладства отъ всякаго односторонняго вліянія, болгарскаго, русскаго и греческаго, одинаково. Всякое одностороннее вліяніе того или другаго племени было бы крайне вредно для Авона.

Преосвященый Ликургъ (или спутникъ его, авторъ статьи) говоритъ, между прочимъ, что Русскіе желали бы всѣ авонскіе монастыри видѣть киновіями, потому что въ киновіяхъ меньше досуга заниматься политикой, и, при обращеніи всѣхъ своеобычныхъ обителей въ общежительныя, Авонъ легче бы поддался русскому вліянію. Вопрось—какіе Русскіе? Русскіе монахи на Авонѣ? Или духовное начальство въ Россіи? Или дипломатія русская?

Если это только монахи русскіе, то можно быть увареннымъ, что они нисколько не претендують національно или государственно вліять на Авонъ. Они даже по многимъ причинамъ, которыя намъ ниже придется объяснить, имфють личныя основанія предпочитать здешніе порядки инымъ сторонамъ великорусской администраціи; вліянія иные изъ нихъ могутъ желать, быть можетъ, духовнаго, личнаго. Но это дъло ихъ совъсти, и до націн и государства не касается. Если же авторъ говорить о правительстве русскомъ или о святейшемъ синоде, то и туть ошибка. Въ самой Россіи теперь стараются всв идіоритмы (штатные монастыри, кром' лавръ) обратить въ киновіи; объ этомъ печаталось и въ газетахъ. Я уже сказалъ выше, что мъръ этой, вообще, сочувствовать безусловно нельзя; она стеснительна и, при всемъ искреннемъ желаніи блага, можеть, мив кажется, посягнуть на внутреннюю свободу иноческаго призванія. Но какъ бы то ни было, если мъра эта принимается въ Россіи, то ясно, что въ ней нътъ никакого русскаго филемизма, и если есть политика, то политика внутренняя и, вивств съ темъ, чисто церковная, а никакъ не національная въ смыслв вліянія на друших. Объ этой статьв Неологоса мнв придется, ввроятно, упомянуть еще не разъ.

Изъ тѣхъ событій на Афонѣ въ теченіе прошлой зимы и весны, которыя обратили на себя вниманіе и греческихъ газетъ, именно во время сильнѣйшаго раздраженія греко-болгарскихъ страстей, я упомянуль лишь о трехъ: о Святонавловскомъ дѣлѣ, о патріаршей грамотѣ отцу Оеодориту, игумену русскаго Андреевскаго скита, и о небольшомъ эпизодѣ избранія ксенофскаго игумена изъ греческихъ иноковъ Руссика, который въ другое время прошелъ бы совершенно незамѣченнымъ.

Надо здѣсь разсказать еще о двухъ обстоятельствахъ, раздражившихъ Грековъ: о посѣщеніи Авона русскими консулами, битольскимъ и солуньскимъ, и о дѣлѣ русскаго казачьяго скита св. Иліи, состоящаго въ зависимости отъ греческаго монастыря Пантократоръ.

Имена этихъ двухъ консуловъ, особенно солуньскаго, безпрестанно являлись за последнее время въ газетахъ. То одинъ изъ этихъ консуловъ изображается пламеннымъ панславистскимъ писателемъ, тогда какъ у насъ, въ Россіи, неть ни одной не только всеславянской, но и какой бы то ни было политической статьи или книги, подписанной его именемъ. То, располагая огромною какою-то суммой, онъ подкупилъ въ

пользу Россіи всё бёднёйшія греческія обители на Авонё. То онъ живеть въ Андреевскомъ скиту, гдё ему помогають десять русскихъ монаховъ-писарей; тогда какъ тамъ очень трудно найти хоть одного свободнаго монаха для переписки. То онъ послалъ куда-то статью, доказывающую, что весь Авонъ есть добыча русскихъ. То онъ агентъ Каткова въ Македоніи.

То одинъ консулъ (битольскій) сившить въ другому на Авонъ изъ Солуня, и оба они совъщаются тамъ о панславизмѣ, тогда какъ намъ здѣсь извѣстно, что эти оба чиновника на Авонъ никогда вмъстть не были и что солуньскій консулъ лежалъ больной, почти умирающій въ городѣ Каваллѣ, верстахъ въ 150 или 200 отъ Авона, въ то время вогда битольскій консулъ посѣтилъ одинъ Святую гору.

Мић, какъ русскому, живущему теперь въ Царьградћ, многое изъ этого всего извѣстно коротко.

Мы всё знаемъ вотъ что... Солуньскій консуль очень заболёль и уёхаль на Абонъ, не только не съ согласія посла, но даже вопреки его волё. Посолъ находиль, что присутствіе консула было тогда необходимо въ Солунё, какъ по количеству накопившихся тяжебныхъ дёль у русско-подданныхъ въ томъ городё, такъ и по значительной стоимости счетныхъ дёль въ консульской канцеляріи; ибо черезъ это консульство идутъ на Абонъ безпрестанныя частныя пожертвованія на больныхъ русскихъ людей, всякаго званія и всякаго состоянія, отъ процентовъ, напримёръ, съ капитала въ 25,000 руб. сер., пожертвованнаго прошедшаго года г-жей Киселевой, до какихъ-нибудь трехъ рублей отставнаго солдата или бёдной крестьянки!

Солуньскій консуль, совершенно разстроенный бользнью и пользуясь тымь, что Авонь находится въ округь его юрисдикціи, убхаль несмотря на запрещеніе посла.

Посолъ, однако, имълъ снисходительность не тревожить болье больнаго человъка, во внимание къ его прежнимъ трудамъ по службъ.

На Авонѣ не только Русскіе, но и Греки и Болгары знають, что этоть консуль жилъ все время почти запершись, рѣдко кого принималь и только просиль ни *о какихъ дълахъ*, ни политическихъ, ни тяжебныхъ, съ нимъ не говорить.

Вскорт послт этого онт получиль отпускъ, и г. Якубовскій (битольскій консуль) заміниль его въ Солунт. Въ настоящее время онт вышель, по болізни, въ отставку.

На Востокт умы и сердца не заняты серьезно ничти, кромт политики и торговли, поэтому ни одинъ мірской Грекъ (или, пожалуй, и Болгаринъ) не можетъ предположить, чтобы русскій чиновникъ могъ жить гдт-нибудь безъ цтл государственной. Если прибавить къ этому ту сухость и тотъ внутренній религіозный индифферентизмъ, который такъ свойственъ современнымъ единовтриамъ нашимъ на Востокъ и при которомъ трудно понять, чтобы больной, знающій грамоту и даже европейскіе языки, могъ въ бользни предпочесть Авонъ Баденъ-Бадену или Швейцаріи, то безпокойство, овладвишее не авонскими, а сипшними людьми и газетами, станетъ болье понятво и, пожалуй, даже и простительно, если не забывать, въ какую эпоху все это такъ случайно совпало.

И прежніе русскіе консулы изъ Солуня и сосѣдней Битоліи ѣздили на Авонъ, говѣли тамъ, гостили, даже мирили спорившіе между собою за земли монастыри, по ихъ собственному желанію. Но вскорѣ послѣ пріѣзда нынѣшняго солуньскаго консула Болгары отслужили 6-го январи свою болгарскую обѣдню въ Цареградѣ, — и все послѣ этого озарилось въ глазахъ мірскихъ Грековъ инымъ свѣтомъ.

Теперь о деле скита св. пророка Иліи.

Большинство Ильинцевъ, придунайские казаки (изъ потомковъ Запорожцевъ), люди хотя и весьма простые и усердные къ церкви, но иъсколько по природъ республиканцы или, по крайней мъръ, либералы.

У нихъ тогда только что умеръ игуменъ отецъ Пансій, изъ бессарабскихъ Болгаръ, человѣкъ, который умѣлъ держать ихъ въ порядкѣ и вести дѣла скита, не раздражая пантократорскихъ Грековъ, которые чрезвычайно любили и уважали его.

Послѣ его смерти большинство братіи, подстрекаемое тремя монахами, изъ коихъ одинъ хотѣлъ, повидимому, самъ быть игуменомъ, отвергли завѣщаніе отца Паисія, духовно повелѣвшаго имъ не избирать никого изъ среды своей, ибо нѣтъ достойнаго для управленія, а искать на сторонѣ, изъ другихъ обителей или изъ пустынныхъ келій. Были указаны п лица.

Меньшинство, болъе толковое, поддерживало завъщаніе и хотъло избрать одного изъ русскихъ же іеромонаховъ, живущаго въ особой вельи, въ лъсу.

Началась борьба. За меньшинство быль умъ, за большинство, конечно вещественная сила. Греческій монастырь Пантократоръ, на землѣ котораго скить построенъ, поддерживаль меньшинство и объявиль прямо, что излюбленнаго братіей зависимаго скита отца Андрея (Запорожца) онъ не допустить до игуменства. Произошель бунтъ. Прівкаль протать въ самый скить. Ильинцы, руководимые отцомъ Андреемъ, бушевали и грозили самому протату. Солуньскій консуль въ это время только что прівхаль больной на Асонъ. Вожди Ильинской опнозиціи прибъгли къ нему за помощью. Онъ напомниль имъ, что они находятся подъ властью турецкою и подъ начальствомъ греческаго протата и что онъ можеть вмѣшаться лишь дружески, съ согласія протата. При этомъ сказаль имъ: "Богъ еще знасть, кто правѣе: вы пли греки". Протать приняль посредничество консула, повидимому, охотно. Консуль заключиль дѣло противъ простодушнаго большинства, противъ запорожца отца Андрея, въ пользу Грековъ Пантократора и болбе толковаго меньшинства, во главъ котораго стоялъ, не менъе отца Андрея, упорный Болгаринъ, давнишній казначей скита и другъ покойнаго игумена. Консулъ, конечно, не позволялъ себъ дълать ничего оффиціально и даже долго не хотѣлъ ѣхать самъ въ скитъ, боясь оскорбить Грековъ и турецкую власть. Онъ поѣхалъ, лишь когда Греки прислали сказать ему, что съ хохлами просто нѣтъ слада и придется чуть не войско просить. При консулѣ все кончилось тихо. Игумена провозгласили, и братія, повергшись ницъ, выслушала разрѣшительную молитву архіерея: таковъ обычай послѣ смутъ въ обителяхъ. Консулъ взялъ наканунѣ слово съ вождей оппозиціи, что они переночуютъ въ другой обители и предоставятъ братію его вліянію. Безъ нихъ братія была безгласна, хотя никто бы не помѣшалъ ей опять и шумѣть и гнать всѣхъ вонъ, и архіерея, и игумена, и даже консула.

Ильинскіе вожди послѣ говорили, что консулъ взялъ 2,000 рублев съ казначен-Болгарина, чтобы дѣйствовать въ пользу Грековъ; греческіе органы разузнали и объ этомъ дѣлѣ и сказали, что и это панславизмъ въ Македоніи. Разумѣетен, это вздоръ, что консулъ взялъ взятку, но, все-таки, оказалось, что простые и разсерженные хохлымонахи какъ-то логичнѣе въ своихъ клеветахъ, чѣмъ тоже разсерженные, но воспитанные по-европейски, газетные Греки въ своихъ обвиненіяхъ.

Можно, пожалуй, осуждать солуньскаго консула вообще за то, что онъ витшался въ дъло, которое не было его неизбижною обязанностью; пусть бы Греки боролись съ хохлами, какъ знаютъ! Войска турецкаго, все-таки, и Турки имъ не дали бы, ибо этому, какъ нарушенію встхъ аоонскихъ древнихъ правъ, воспротивился бы самъ греческій протатъ.

Можно также находить, что онъ злоупотребилъ своимъ въсомъ, чтобы произвести такъ называемое *правственное давление* на Русскихъ въ пользу греческаго начальства.

Говорять, будто кто-то изъ русскихъ поклонниковъ на Авонѣ и укоряль его за это, указыван на права большинства, и будто бы этотъ консуль отвѣчаль: "Если сами Русскіе меня вмѣшали, я не виновать; я дѣйствоваль по совѣсти, и что-жъ мнѣ дѣлать, если право умной силы я предпочитаю силь глупыхъ правъ!"

Все это такъ; но гдѣ же тутъ панславизмъ?

Рѣшено, теперь все панславизмъ!

Треческій монастырь св. Пантелеймона бѣденъ, разорился до того, что у монаховъ, наконецъ, нѣтъ ни бобовъ, ни чечевицы, скоро не будетъ хлѣба. Протатъ оффиціально объявляетъ его банкротомъ.

Игуменъ вспоминаетъ про одного суроваго и умнаго јеродјакона, Русскаго изъ Стараго Оскола, который живетъ на Асонъ у мори, въ пустынной кельи, и въ безмолвіи молится и разводить цвёты. "Онъ принесеть намъ благословеніе", говорять Греки. Зовуть его. Онъ соглашается. Самъ онъ не такъ богать; но онъ мужественъ, ума необычайнаго, онъ музыканть, онъ иконописецъ, онъ строитель, онъ богословъ хорошій, сталъ іеромонахомъ, онъ церкви подвижникъ сталъ неутомимый, онъ исповёдникъ тонкости и опыта рёдкихъ.

Вслѣдъ за его поселеніемъ, монастырь наполняется Русскими, монастырь строится, богатѣетъ, цвѣтетъ; воздвигается соборъ въ строгомъ греческомъ вкусѣ, обрабатываются запущенные хутора въ окрестностяхъ, выростаютъ снова пышные порубленные отъ бѣдности лѣса; люди просвѣщеннаго общества (Русскіе, конечно, ибо просвъщенные Греки никогда не ѣздятъ на Авонъ) находятъ отраду въ его бесѣдѣ и уѣзжаютъ съ Авона примиренные съ монашествомъ.

Когда эти русскіе міряне чего-нибудь не понимають на Авонв и осуждають что-нибудь византійское у Грековь, отець Іеронимь обличаеть ихъ односторонность или слишкомъ французское, модное пониманіе христіанства, которое должно быть милостиво, но должно быть и грозно по духу самаго Евангелія.

Русскій св'ятскій челов'ять у взжаеть, понявь лучше авонскихъ Грековъ и ц'яня ихъ древнюю суровость.

Что же это такое? - Это панславизмъ.

Прівзжаеть на Авонь, на поклоненіе, богатый купеческій сынь; онъ и дома былъ мистикъ и колебался давно что предпочесть: клобукъ и рясу, или балы, театры, трактиры, торговлю и красивую добрую жену? Онъ заболедъ на Авоне; онъ умоляетъ Грека-игумена и русскаго духовника постричь его хоть предъ смертью. Игуменъ и духовникъ колеблются, добросовъстность ихъ опасается обвиненія въ іезуитизмъ... Молодой человъкъ въ отчании, положение его хуже, жизнь его въ опасности... Онъ опять проситъ. Его наконецъ постригаютъ. Онъ выздоравливаеть, онъ ісродіаконъ, ісромонахъ, архимандрить; онъ служить каждый день литургію, онь исповедуеть съ утра до вечера, онъ вездъ, у всенощной, на мулъ, на горахъ, на лодкъ въ бурную погоду; онъ спить по три часа въ сутки, онъ безпрестанно въ лихорадка, онъ въ транеза каждый день астъ самыя плохія постныя блюда, онъ, котораго отецъ и братья милліонеры; его доброту, умъ и щедрость выхваляють даже недруги его, Греки совътуются съ нимъ, идутъ въ нему за помощью... Иные, напротивъ того, чемъ-нибудь на него раздосадованные, говорять: все она са Греками, все она за Грекова...

Что это значить?-Панславизмъ!

Молодой офицеръ еще на скамъв кадетской мечталъ о монашествв; онъ бъжалъ изъ корпуса въ одинъ монастырь; его вернули и наказали. Онъ кончилъ курсъ ученья, сражался въ Севастополъ, по окончани войны постригся. Но подъ Москвой ему кажется слишкомъ много раз-

влеченій. Онъ еще молодъ и цвітеть здоровьемъ... Онъ біжить въ Турцію, на Авонъ...

Какъ? офицеръ?! Офицеръ, который даже знаетъ по-французски? Нътъ! онъ не можетъ върить; онъ датеистъ! онъ панславистъ!

Старый извощивъ, тамбовскій зажиточный троечнивъ, молотитъ себѣ овесъ и гречиху, обмѣриваетъ, по собственному признанію, народъ, живетъ уже вдовый въ свое удовольствіе, но у него есть сынъ молодой.

- Батюшка, брось гречиху, слышь, гласъ Божій къ об'йдий зоветь.
- Ахъ ты, такой сякой, а гречиха не зласъ? Вотъ я тебя!...
- Батюшка, батюшка, не обмѣривай людей овсомъ... Грѣхъ великій! Пойдемъ на Авонъ, пострижемся вмѣстѣ.
  - Не хочу я въ монахи.
  - Батюшка, выпей водки, говорить сынъ.
  - Давай.
- Ну, теперь, вотъ въ тебѣ попъ нашъ пришелъ сельскій, выпей п съ нимъ для праздника... Теперь; батюшка, я хочу звать тебя на Афонъ, только на поклоненіе.
  - Пойдемъ.
  - А ты, батюшка, поклянись на образв.

Ямщикъ клянется. На другой день онъ трезвъе и вздыхаетъ. Но ужь поздно: клятва дана. Онъ тенерь монахъ на Аоонъ, любимый всъми, добрый, честный старецъ, все такой же простой и безграмотный, но, несмотря на свои восемьдесятъ лътъ, пеутомимый работникъ и пчеловодъ на живописномъ, очаровательномъ пчельникъ, осъненномъ душистыми соснами и покрытомъ розовымъ верескомъ, съ котораго пчела беретъ медъ...

Видите! Русскій пчелъ разводить на Святой Горѣ, можеть быть по русской методѣ... Онъ панславистъ! А сынъ его? Сынъ, почти обманомъ сманившій его сюда, о! сынъ его, конечно, агентъ Игнатьева, Фадѣева, Каткова...

Уважаютъ Греки русскихъ духовниковъ? Панславизмъ.

Берутъ Греки другихъ монастырей изъ греческихъ иноковъ Руссика, живущихъ дружно съ Русскими, игумена? Панславизмъ.

Берутъ скитскіе Андреевцы въ свою русскую среду одного Грека монаха ученаго, чтобъ учить русскую молодежь свою по-гречески... Какова хитрость! Каковъ панславизмъ!

Богатъ Зографъ болгарскій?

**Панславизмъ,**—потому что Болгары и Русскіе одно и то же.

Богать Ватопедъ греческій?

**Панславизмъ,**—потому что имѣнія его въ Россіп.

Бѣдны греческіе монастыри Ксенофъ, Симо-Петръ, Эсфигменъ, опасно; ихъ подкупятъ. Волнуются Запорожцы? Бунтъ! Интрига! Панславизмъ!

Покорны русскіе монахи Грекамъ: "А! Политика покорности, мы это знаемъ, интрига, панславизмъ".

Помогъ русскій консуль Грекамъ: дурно сдѣлалъ. Зачѣмъ вмѣшалси? Не помогъ,—еще хуже. \*"Видите, и права Грековъ не хотитъ поддержать!"

Боленъ русскій консулъ... Онъ ничего почти не ѣстъ, говорять люди: слухи ходять даже, что онъ хочетъ постричься.

Вздоръ! Больной человѣкъ, воспитанный по-европейски, какъ всѣ эти проклятые русскіе чиновники, не смѣетъ болѣть на Аоонѣ; для этого есть воды всеспасительной Германіи... Возможно ли вѣрить, что ему пріятно съ монахами? Что за скука! Мы, Эллины, вотъ тоже Европейцы, однако, никогда туда не ѣздимъ, хотя отъ насъ Аоонъ и ближе. Кто жь нынче уважаетъ монашество? Кто-жь вѣритъ въ мощи, благодать, чудеса, въ исповѣдь и покаяніе?...

О, бѣдные, бѣдные Греки! О, преврасное населеніе греческихъ горъ, острововъ Эгейскихъ, увѣнчанныхъ оливами, и ты, мой живонисный и суровый, до сихъ поръ еще полугомерическій Эниръ, въ молодецкой фескѣ и бѣлой одеждѣ! Какъ мнѣ васъ жаль! И такъ, для того лилась когда-то кровь столькихъ красавцевъ-паликаръ, чтобы надъ ними воцарились ныньшние Греки міра сего...

Нѣтъ! Никакой деспотизмъ, никакая иноземная власть, никакое иго не можеть исказить такъ человѣка, какъ исказить его авторитетъ недоученыхъ риторовъ и продажныхъ паяцовъ газетной клеветы!

## IV.

Главная цёль нёкоторыхъ греческихъ газеть одна— внушить какъ можно болёе подозрёній Туркамъ, увёрить ихъ всёми средствами, что Болгары и Русскіе одно и то же и что они самые опасные враги и Турціи, и Эллады. Я сказалъ: всеми средствами... Не всё, конечно, редакціи таковы. Есть органы подозрительные и, при всемъ томъ, однако, разумно патріотическіе.

Но въ Цареградѣ издается теперь одна газета, которой имя *Phare du Bosphore*. Издается она на французскомъ языкѣ, но въ какомъ-то особенно германо-греческомъ духѣ и отличается чрезвычайнымъ безстыдствомъ своихъ клеветъ и искаженій.

Недавно въ четырехъ довольно длинныхъ и недурно написанныхъ статьяхъ, подъ заглавіемъ *Русскіе на Авонь*, газета эта представила Святую Гору совершенно преданною въ руки Славянъ.

Въ первой стать в перечисляются разныя мѣры, принимаемыя какимъто панславистскимъ комитетомъ Россіи для скорѣйшей славизаціи Авона и для усиленія прилива русскихъ поклопниковъ на Востокъ.

влеченій. Онъ еще молодъ и цвётеть здоровьемъ... Онъ бёжить въ Турцію, на Авонъ...

Какъ? офицеръ?! Офицеръ, который даже знаетъ по-французски? Нътъ! онъ не можетъ върить; онъ атеистъ! онъ панславистъ!

Старый извощивъ, тамбовскій зажиточный троечнивъ, молотить себѣ овесъ и гречиху, обмѣриваетъ, по собственному признанію, народъ, живетъ уже вдовый въ свое удовольствіе, но у него есть сынъ молодой.

- Батюшка, брось гречиху, слышь, гласъ Божій къ об'йдий зоветь.
- Ахъ ты, такой сякой, а гречиха не гласъ? Вотъ я тебя!...
- Батюшка, батюшка, не обмёривай людей овсомъ... Грёхъ великій! Пойдемъ на Авонъ, пострижемся вмёсть.
  - Не хочу я въ монахи.
  - Батюшка, выпей водки, говорить сынъ.
  - Давай.
- Ну, теперь, вотъ къ тебъ попъ нашъ пришелъ сельскій, выпей п съ нимъ для праздника... Теперь; батюшка, я хочу звать тебя на Асонъ, только на поклоненіе.
  - Пойдемъ.
  - А ты, батюшка, поклянись на образв.

Ямщикъ клянется. На другой день онъ трезвве и вздыхаетъ. Но ужь поздно: клятва дана. Онъ тенерь монахъ на Авонв, любимый всеми, добрый, честный старецъ, все такой же простой и безграмотный, но, несмотря на свои восемьдесятъ лётъ, неутомимый работникъ и пчеловодъ на живописномъ, очаровательномъ пчельникв, освненномъ душистыми соснами и покрытомъ розовымъ верескомъ, съ котораго пчела беретъ медъ...

Видите! Русскій пчелъ разводить на Святой Горв, можеть быть по русской методв... Онь панслависть! А сынь его? Сынь, почти обманомь сманившій его сюда, о! сынь его, конечно, агенть Игнатьева, Фадвева, Каткова...

Уважаютъ Греки русскихъ духовниковъ? Панславизмъ.

Берутъ Греки другихъ монастырей изъ греческихъ иноковъ Руссика, живущихъ дружно съ Русскими, игумена? Панславизмъ.

Берутъ скитскіе Андреевцы въ свою русскую среду одного Грека монаха ученаго, чтобъ учить русскую молодежь свою по-гречески... Какова хитрость! Каковъ панславизмъ!

Богать Зографъ болгарскій?

Панславизмъ, -- потому что Болгары и Русскіе одно и то же.

Богатъ Ватопедъ греческій?

**Панславизмъ,**—потому что имѣнія его въ Россіп.

Бъдны греческие монастыри Ксенофъ, Симо-Петръ, Эсфигменъ, опасно; ихъ подкупятъ. Волнуются Запорожды? Бунтъ! Интрига! Панславизмъ!

Покорны русскіе монахи Грекамъ: "А! Политика покорности, мы это знаемъ, интрига, панславизмъ".

Помогъ русскій консуль Грекамъ: дурно сділаль. Зачёмъ вмінался? Не помогъ,—еще хуже. "Видите, и права Грековъ не хотять поддержать!"

Боленъ русскій консуль... Онъ ничего почти не йсть, говорять люди; слухи ходять даже, что онъ хочеть постричься.

Вздоръ! Больной человъкъ, воспитанный по-европейски, какъ всъ эти проклятые русскіе чиновники, не смѣетъ болѣть на Аеонѣ; для этого есть воды всеспасительной Германіи... Возможно ли вѣрить, что ему пріятно съ монахами? Что за скука! Мы, Эллины, вотъ тоже Европейцы, однако, никогда туда не ѣздимъ, хотя отъ насъ Аеонъ и ближе. Кто жь нынче уважаетъ монашество? Кто-жь вѣритъ въ мощи, благодать, чудеса, въ исповѣдь и покаяніе?...

О, бѣдные, бѣдные Греки! О, прекрасное населеніе греческихъ горъ, острововъ Эгейскихъ, увѣнчанныхъ оливами, и ты, мой живонисный и суровый, до сихъ поръ еще полугомерическій Эпиръ, въ молодецкой фескѣ и бѣлой одеждѣ! Какъ мнѣ васъ жаль! И такъ, для того лилась когда-то кровь столькихъ красавцевъ-паликаръ, чтобы надъ ними воцарились пыньшиніе Греки міра сего...

Нѣтъ! Никакой деспотизмъ, никакая иноземная власть, никакое иго не можетъ исказить такъ человъка, какъ исказить его авторитетъ недоученыхъ риторовъ и продажныхъ паяцовъ газетной клеветы!

## IV.

Главная цёль нёкоторыхъ греческихъ газеть одна— внушить какъ можно боле подозрений Туркамъ, увёрнть ихъ всёми средствами, что Болгары и Русскіе одно и то же и что они самые опасные враги и Турцій, и Эллэды. Я сказалъ: всеми средствами... Не всё, конечно, редакцій таковы. Есть органы подозрительные и, при всемъ томъ, однако, разумно патріотическіе.

Но въ Цареградъ издается теперь одна газета, которой имя *Phare du Bosphore*. Издается она на французскомъ языкъ, но въ какомъ-то особенно германо-греческомъ духъ и отличается чрезвычайнымъ безстыдствомъ своихъ клеветъ и искаженій.

Недавно въ четырехъ довольно длинныхъ и недурно написанныхъ статьяхъ, подъ заглавіемъ *Русскіе на Авонь*, газета эта представила Святую Гору совершенно преданною въ руки Славянъ.

Въ первой статъ в перечисляются разныя м вры, принимаемыя какимъто панславистскимъ комитетомъ Россіи для скорвищей славизаціи Авона и для усиленія прилива русскихъ поклонниковъ на Востокъ.

Во второй изображаются успёхи русской колонизаціи на Авонё съ 1818 года и до сихъ поръ.

Третья статья трактуеть о высшихъ политическихъ целяхъ Россіи во Оракін, Македонін и вообще на Балканскомъ полуостровъ, указывая на то, что Россія отказалась отъ боеваю завоеванія Турцін только для того, чтобы медлените, но гораздо втрите достичь своей цели посредствомъ славизаціц Оракін и Македонін ... Какъ будто эти страны и безъ того почти не вполнъ болгарскія, то-есть не славянскія! Еслибы Россія искала и им'вла возможность сділать Болгаръ вполні Русскими, по чувствамъ, интересамъ и быту, тогда подобныя нападки еще имъли бы смыслъ; но Болгары преследуютъ свои болгарскін, а вовсе не русскія ціли, и теперь именно настаеть періодь ихъ новой исторіи, когда, отделавшись отъ Грековъ, они начнутъ более и более выяснять свои отдельныя болгарскія цели, которыя, быть-можеть, очень разочарують техъ писателей и ораторовъ русскихъ, которые неопределенными и общими фразами "о сочувствіи Славянамъ" и тому подобными неполитическими нажностями сбивають съ толку общественное мивніе Россіи, раздражають и безь того огорченныхъ Грековъ и, внушая неумъстныя подозрънія Туркамъ, вредять не только русскимъ интересамъ на Востокъ, но и самимъ Болгарамъ. Болгары, повърьте, отлично бы устроились въ Турецкой имперіи безъ этого непрошенаго сердобольнаго братскаго нытья.

Наконецъ, въ своей 4-й статьѣ, Phare du Bosphore печатаетъ отрывки изъ какого-то донесенія или частнаго письма одного "панславистскаго агента въ Македоніи", изъ которыхъ явствуетъ, что Афонъ долженъ скоро обрусѣть, и, наконецъ, указываетъ, какія именно грозныя и энергическія мѣры должны принять правительство Оттоманское и вселенская патріархія для пресѣченія этого зла.

Оставляя безъ особаго вниманія первую и третью статьи Фара, которыя наполнены общими мѣстами и декламаціями противъ панславизма на Балканскомъ полуостровѣ, разберемъ повнимательнѣе двѣ другія: прежде вторую, изобилующую самою безстыдною клеветой, а потомъ четвертую, предлагающую Портѣ и патріархіи самыя глупыя, хотя и грозныя, мѣры противъ Русскихъ и Болгаръ на Авонѣ.

"Теперь, — говоритъ авторъ второй статьи, — мы разберемъ усиъхи русской колонизаціи на Святой Горъ съ 1818 года.

"Русскіе монахи обладають нынѣ слѣдующими обителями:

"1) Монастырь святаю Пантелеймона, населенный исключительно Русскими".

Ложь! На 500 человѣкъ братіи, Грековъ около 150; игуменъ Грекъ и представитель въ протатѣ Грекъ.

"2. Зографъ (болгарскій монастырь), коего игуменъ, отецъ Климентъ (М. Climis!), недавно объбхаль всю Македонію, возбуждая болгарское населеніе противъ вселенской патріархіи, и далъ 500 ливровъ вспоможенія болгарской общинъ Константинополя".

Двойная ложе! Во-первыхъ, отецъ Климентъ по всей Македоніи не вздиль, а вздиль, говорятъ знающіе люди, только по хозяйству въ монастырскія свои имѣнія. Объ его отношеніи къ патріархіи я не могу ничего сказать; давалъ ли онъ деньги константинопольскимъ болгарамъ тоже пе могу ни утверждать, ни отрицать, но и слышаль вотъ что изъ вѣрныхъ источниковъ: Прошедшею зимою болгарское училище въ Солунѣ надѣялось пріобрѣсти отъ Зографа около 500 турецкихъ лиръ на покупку земли подъ церковь и школу. Зографъ отказалъ, говоря, что не будетъ больше помогать Болгарамъ, пока они не помирятся съ патріархомъ. Можетъ-быть съ тѣхъ поръ и зографскіе Болгары увлеклись племенными чувствами... Этого я не знаю.

А во-вторыхъ, что же общаго между болгарскимъ Зографомъ и русскими монахами? Русскіе до того необладають Зографомъ, что зографскіе Болгары вытёснили мало-по-малу изъ своего монастыря всёхъ Русскихъ и полу-русскихъ бессарабскихъ Болгаръ. Остались только три, четыре человѣка изъ крайне безотвѣтныхъ или ужь очень нужныхъ монастырю по письмоводству и хозяйственнымъ дѣламъ.

Вообще замѣчательно, что Русскіе съ Греками и Греки съ Русскими уживаются легче въ аоонскихъ обителяхъ, чѣмъ, напримѣръ, Русскіе съ Болгарами, Волгары съ Греками, чѣмъ даже Великороссы съ Малороссами, или Греки мало-азійскіе съ Греками Эллады и острововъ.

Тутъ нѣтъ никакого сознательнаго систематическаго филетизма, тутъ есть нѣкоторая физіолозическая несовиѣстимость личныхъ характеровъ или историческихъ привычекъ. Греки горды и самолюбивы, Русскіе уступчивѣе и уклончивѣе; при столкновеніяхъ русскіе монахи смиряются, и Греки, понявъ это, скоро каются. Болгары же превосходятъ упорствомъ и способностью пассивной оппозиціи всѣ другія племена Востока. "Съ ними, —говорятъ Русскіе, —гораздо труднѣе имѣть дѣло, чѣмъ съ Греками. Грекъ быстрѣе, онъ все скоро пойметъ, и худое и хорошее, и можно съ нимъ сговориться; съ Болгариномъ, если онъ недоволенъ, почти уже никакого слада". Такъ точно демагогическій духъ казаковъ и паликарство эллинскихъ Грековъ плохо уживаются съ неограниченною властью игуменовъ и духовниковъ, которымъ такъ охотно подчиняются и Великороссы, и мало-азійскіе или еракійскіе Греки.

Что же тутъ общаго между зографскими Болгарами и Русскими?

Третья русская добыча, Хилендарь (тоже болгарскій), быль до того не добыча Русскихь, что ни за какую сумму не хочеть дозволить Русско-Андреевскому скиту, совершенно безземельному, взять небольшой клочекь земли съ одною келіей на склонѣ горы по сосѣдству скита. Андреевцы дають за этоть клочекь около 6,000 рублей, но хилендар-

скіе Болгары не уступили даже ходатайству самого генерала Игнатьева, который просиль ихъ объ этомъ, въ бытность свою на Авонъ нъсколько лъть тому назадъ. Кажется это много значить; въсъ генерала Игнатьева, представляющаго Россію и лично весьма вліятельнаго, встав здёсь извъстенъ. Но Болгары, я сказаль уже, упорите встав восточныхъ и славянскихъ племенъ, и Русскимъ поддаваться вовсе не любятъ.

Четвертая добыча: "монастырь св. Илін", говорить авторь. Эта обитель, правда, населена почти исключительно русскими изъ Добруджи, но это не монастырь, а безгласный скить, зависимый ото греческаго монастыря Пантократорь, который коть и бёдень, какъ справедливо говорить авторь, но строг, какъ то мы видёли въ дёлё избранія ильпискаго игумена.

Пятая добыча: скить св. Андрея. Это, мы уже знаемъ, совсёмъ русскій скить, и въ немъ, дёйствительно, около 200 монаховъ. Но и онъ есть зависимый отъ Ватопеда скить, а не монастырь.

Къ тому же, все, что говоритъ авторъ о времени его постройки, о происхождени его названія Серай, о времени, когда ватопедскій монастырь разрѣшилъ серайской патріаршей келін повыситься въ званіе скита, все это вздоръ, незнаніе и ложь. Исторія совсѣмъ не та. Разрѣшеніе стать этой кельи скитомъ выхлопоталъ отъ Ватопеда не великій Князь Алексѣй, а А. Н. Муравьевъ, гораздо раньше. Великій Князь положилъ камень будущаго собора, на постройку котораго Андреевцы до сихъ поръ не имѣютъ средствъ. (Вотъ, какъ искажаетъ все эта безстыжая публицистика! Бызстыдство и ложь по тендеціи во всѣхъ странахъ нынче сдѣлались до того обычными, что никто уже и не оскорбляется ими... За что же нападать на іезуитовъ послѣ этого?... Развѣ за то, что они другаго направленія?)

Что касается щестой и седьмой обителей, попавшихъ въ руки Русскимъ, то надо только дивиться, до чего люди рѣшаются печатно лгать.

Шестая добыча есть какой-то монастырь Богородица около лавры св. Аванасія, въ немь теперь 180 русских монаховь и т. д.

Но монастыря Богородица вовсе нёть на Авона. Туть смёшаны, вёроятно, двё совершенно различныя и отдёльныя вещи: 1) скить Богородицы Ксилургу, населенный Болгарами, а не Руссвими, и построенный на землы греко-русскаго монастыря св. Пантелеймона и зависимый оть него, и 2) келья св. Артемія, въ которой живеть 15—18 руссвихь монаховь. Эта велья стоить на землё греческой лавры св. Аванасія и зависить оть ея начальства. Между тыпь скитомь и этою кельей, по крайней мёрё, 12 часовь (то есть 60 версть) самаго тяжваго горнаго пути. А у редактора Фара они географически спилет

хически слились во-едино съ Русскими, чего ни тѣ, ни другіе вовсе, быть-можеть, не желають.

Седьмая добыча, это чисто греческій Ксенофъ, который признанъ Русскимъ лишь за то, что осмълился избрать нгуменомъ Грека изъ братіи Руссика! Авторъ, ужь вовсе не стъсняясь, называетъ его просто русскимъ.

Остальная половина второй статьи наполнена извѣстіями о похищеніяхь библіотекь, объ отнятіи земель у Грековь, объ особомъ флагѣ, черномъ съ бѣлымъ крестомъ, который развѣвается на трехъ корабляхъ русскаго монастыря, и т. д.; о типографіяхъ, наконецъ, будто бы открытыхъ и въ Руссикѣ и въ Андреевскомъ скиту, даже объ арсеналахъ... Утомительно и скверно!

Русскіе монахи грабять греческихъ монаховъ, отнимають у нихъ землю! Пусть спросять у самихъ греческихъ монаховъ, правда ли это?

Руссикъ, напримъръ, какъ слышно, имъетъ документы на частъ сосъдней ему Ксенофской земли... Однако, онъ и не думаетъ начинать тяжбу... Руссикъ славится на Авонъ тъмъ, что избълаетъ всякихъ тяжбъ за землю, несмотря на то, что у него нътъ ни въ Турціи, ни въ Россіи доходныхъ имъній, и что если онъ и цвътетъ, то лишь вкладами своихъ монаховъ и приношеніями небогатыхъ людей изъ Россіи.

Типографій, разум'єтся, никакихъ н'єть. Руссикъ и Андреевскій скить издають иногда книги духовнаго содержанія, но они печатають и издають ихъ въ Россін. Это вс'ємъ изв'єстно, и о политив'є въ этихъ изданіяхъ обыкновенно ни слова.

Флагъ черный съ бълымъ крестомъ принадлежитъ всъмъ авонскимъ судамъ: это ихъ старая привилегія. Если паша солунскій вельлъ поднять красный турецкій флагъ на кораблѣ Св. Пантелеймона, то это ничего: одинъ флагъ—частный авонскій, а другой—общій флагъ имперіи... Но если паша серьозно думалъ, что это особый флагъ монастыря Руссика, какъ утверждаетъ (я думаю притворно) Фаръ, то очень стыдно ему не-знать условій и обычаевъ страны, которая ему ввѣрена султаномъ.

Но, и думаю, Фаръ все вретъ.

Что сказать теперь о самомъ ужасномъ обвиненія, объ арсеналь, который нам'вревается пріобр'єсти Андреевскій скить?

Ни въ чемъ, какъ въ выборѣ этого слова арсеналъ, такъ не видна бѣшеная злоба редакціи Фара... Это уже не греческій племенной фанатизмъ; это какое-то личное изступленіе. Не такъ пишуть благородные греческіе патріоты. Не такъ говорить, напримѣръ, объ Авопѣ статья Неологоса, статья однако патріотическая, которую приписывають преосвященному Ликургу Сирскому... Здѣсь есть нъчто иное...

, • 1 • •

# византизмъ и славянство.

I.

## Византизмъ древній.

Что такое Византизмъ?

Византизмъ есть прежде всего особаго рода образованность или культура, имъющая свои отличительные признаки, свои общія, ясныя, ръзжія, понятныя начала и свои определенныя въ исторіи носледствія.

Славизмъ, взятый во всецълости своей, есть еще сфинксъ, загадка. Отвлеченная идея Византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается изъ нъсколькихъ частныхъ идей религіозныхъ, - государственныхъ, правственныхъ, философскихъ и художественныхъ.

Ничего подобнаго мы не видимъ во Всеславянствъ. Представляя себъ мысленно Всеславизмъ, мы получаемъ только какое-то аморфическое, стихійное, неорганизованное представленіе, начто подобное виду дальнихъ и обширныхъ облаковъ, изъ которыхъ по мъръ приближенія ихъ, могутъ образоваться самыя разнообразныя фигуры.

Представляя себё мысленно Византизмъ, мы, напротивъ того, видимъ передъ собою какъ бы строгій, ясный планъ обширнаго и помістительнаго зданія. Мы знаемъ, напримітрь, что Византизмъ въ
Государствів значить—самодержавіе. Въ Религіи онъ значитъ Христіанство съ опреділенными чертами, отличающими его отъ Западныхъ
Перквей, отъ ересей и расколовъ. Въ нравственномъ мірів мы знаемъ,
что Византійскій идеалъ не имъетъ того высокаго и во многихъ случаяхъ крайне преувеличеннаго понятія о земной личности человіческой, которое внесено въ исторію Германскимъ феодализмомъ; знаемъ
наклонность Византійскаго нравственнаго идеала къ разочарованію
во нсемъ земномъ, въ счастьи, въ устойчивости нашей собственной
чистоты, въ способности нашей къ полному нравственному совершенству здісь, долу. Знаемъ, что Византизмъ (какъ и вообще Христіанство) отвергаетъ всякую надежду на всеобщее благоденствіе народовъ-

что она есть сильнъйшая антитеза идеъ всечеловъчества въ смыслъ земнаго всеравенства, земной всесвободы, земнаго всесовершенства и вседовольства.

Византизмъ даетъ также весьма иснын представленія и въ области художественной или вообще эстетической: моды, обычаи, вкусы, одежду, зодчество, утварь, все это легко себъ вообразить нъсколько болье, или нъсколько менъе, Византійскимъ.

Византійская образованность смѣнила Греко-Римскую и предшествовала Романо-Германской. Воцареніе Константина можно считать началомъ полнаго торжества Византизма (IV вѣкъ по Р. Х.). Воцареніе Карла Великаго (IX вѣкъ), его вѣнчаніе Императорское, которое было дѣломъ Папства, можно считать первой попыткой Романо-Германской Европы выдълить рѣзко свою образованность изъ обще-Византійской, которая до тѣхъ поръ подчиняла себѣ, котя бы только духовно, и всѣ Западныя страны...

Именно, вследъ за распаденіемъ искусственной Имперіи Карла, все ясне и ясне обозначаются те признаки, которые составять, въ совокупности своей, картину особой, Европейской культуры, этой въ свое время новой всемірной цивилизаціи.

Начинають яснее обозначаться будущіе предёлы позднейшихъ Западныхъ Государствъ и частныхъ культуръ Италіи, Франціи, Германіи, близятся крестовые походы, близится цвётущая эпоха рыцарства, феодализма Германскаго, положившаго основы чрезмёрному самоуваженію лица (самоуваженію, которое, перейдя путемъ зависти и и подражанія сперва къ буржуазіи, произвело демократическую революцію и породило всё эти нынёшнія фразы о безпредёльныхъ правахъ лица, а потомъ, дойдя до няжняхъ слоевъ Западнаго общества, сдёлало изъ всякаго простаго поденщика и сапожника существо, исвоверканное нервнымъ чувствомъ собственнаго достоинства). Вскоръ послё этого раздаются и первые звуки романтической поэзіи. Потомъ развивается Готическое зодчество, создается вскорѣ Католическая поэма Данта п т. д. Папская власть ростетъ съ того времени.

И такъ воцареніе Карла Великаго (9 вѣкъ)—вотъ приблизительная черта раздѣла, послѣ которой на Западѣ стала болѣе и болѣе выясняться своя цивилизація и своя государственность.

Византійская цивилизація утрачиваеть съ этого вѣка изъ своего круга всѣ обширныя и населенныя страны Запада, но за то пріобрѣтаеть своему генію на Сѣверо-Востокѣ Юго-Славянъ, а потомъ и Россію.

Въка XV, XVI, XVII суть въка полнаго разцвъта Европейской цивидизаціи и время полнаго паденія Византійской государственности на той почвъ именно, гдъ она родилась и выросла.

Этотъ же самый XV вѣкъ, съ котораго началось цвѣтеніе Европы, есть вѣкъ первато усиленія Россіи, вѣкъ изгнанія Татаръ, сильнѣй-

шаго противу прежняго пересажденія къ намъ Византійской образованности, посредствомъ укрѣпленія Самодержавія, посредствомъ большаго умственнаго развитія мѣстнаго духовенства, посредствомъ установленія придворныхъ обычаевъ, модъ, вкусовъ и т. д. Это пора Іоанновъ, паденія Казани, завоеваній въ Сибири, вѣкъ постройки Василія Блаженнаго въ Москвѣ, постройки странной, неудовлетворительной, но до крайности своеобразной, Русской, указавшей яснѣе прежияго на свойственный намъ архитектурный стиль, именно на Индійское многоглавіе, приложенное къ Византійскимъ началамъ.

Но Россія, по многимъ причинамъ, о которыхъ и не нахожу возможности здёсь распространяться, не вступила тогда же въ періодъ изътущей сложности и многообразнаго зармоническаго творчества, подобно современной ей Европъ Вогрожденія.

Скажу лишь кратко.

Обломки Византизма, разсѣянные Турецкой грозой на Западъ и на Сѣверъ, упали на двѣ разныя почвы. На Западѣ все свое, Романо-Германское, было уже и безъ того въ цвѣту, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближеніе съ Византіей и, черезъ ем носредство, съ античнымъ міромъ, привело немедленно Европу къ той блистательной эпохѣ, которую привыкли звать Возрожденіемъ; но которую лучше бы звать эпохой сложнаго цептенія Запада; ибо такая эпоха подобная Возрожденію была у всѣхъ государствъ и во всѣхъ культурахъ, эпоха многообразнаго и глубокаго развитія, обгединеннаго ез выстемъ духовномъ и государствечномъ единствъ всего, или частей.

Такая эпоха у Медо-Персовъ послѣдовала за прикосновеніемъ къ разлагающимся мірамъ Халдейскому и Египетскому, т.-е. эпоха Кира, Камбиза и особенно Дарія Гистаспа, у Эллиновъ во время и послѣ первыхъ Персидскихъ войнъ, у Римлянъ послѣ Пуническихъ войнъ и все время первыхъ Кесарей, у Византіи во времена Өеодосіевъ, Юстиніана, и вообще во время борьбы противу ересей и варваровъ, у насъ Русскихъ со дней Петра Великаго.

Соприкасаясь съ Россіей въ XV вѣкѣ и позднѣе, Византизмъ находилъ еще безцвѣтность и простоту, бѣдность, неприготовленность. Поэтому онъ глубоко переродиться у насъ не могъ, какъ на Западѣ, онъ всосался у насъ общими чертами своими чище и безпрепятственнѣе.

Нашу эпоху Возрожденія, нашъ XV вѣкъ, начало нашего болѣе сложнаго и органическаго цвѣтенія, наше, такъ сказать, единство въ многообразіи, надо искать въ XVII вѣкѣ, во время Петра І-го или, по крайней мѣрѣ, первые проблески при жизни его отца.

Европейскія вліянія (Польское, Голландское, Шведское, Нѣмецкое, Французское) въ XVII и потомъ въ XVIII вѣкѣ играли ту же роль (хотя и дѣйствовали гораздо глубже), какую играли Византія и древній Эллинизмъ въ XV и XVI вѣкѣ на Западѣ.

Въ Западной Европѣ старый, первоначальный, по преимуществу религіозный, Византизмъ долженъ былъ прежде глубоко переработаться сильными мѣстными началами Германизма: рыцарствомъ, романтизмомъ, готизмомъ (не безъ участія и Арабскаго вліянія), а потомъ тѣ же старыя Византійскія вліянія, чрезвычайно обновленныя долгимъ непониманіемъ, или забвеніемъ, падая на эту, уже крайне сложную, Европейскую почву XV и XVI вѣковъ, пробудили полный разцвѣтъ всего, что дотолѣ таилось еще въ нѣдрахъ Романо-Германскаго міра.

Замётимъ, что Византизмъ, падая на Западную почву въ этотъ второй разъ дёйствовалъ уже не столько религіозной стороной своей (не собственно Византійской, такъ сказать), ибо у Запада и безъ него своя религіозная сторона была уже очень развита и безпримёрно могуча, а дёйствовалъ онъ косвенно, преимущественно Эллино-художественными и Римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности сохраненными имъ, а не спеціально Византійскими началами своими. Вездё тогда на Западё болёе или менёе усиливается Монархическая власть нёсколько въ ущербъ природному Германскому феодализму, войска вездё стремятся принять характеръ государственный (болёе Римскій, диктаторіальный, монархическій, а не аристократически областной, какъ было прежде), обповляются несказанно мысль и искусство. Зодчество, вдохновляясь древними и Византійскими образцами, производить новыя сочетанія необычайной красоты и т. д.

У насъ же со временъ Петра принимается все это уже до того переработанное по своему Европой, что Россія, повидимому, очень скоро утрачиваетъ Византійскій свой обликъ.

Однако это не совсемъ такъ. Основы нашего, какъ государственнаго, такъ и домашняго, быта остаются тесно связаны съ Византизмомъ. Можно бы, если бы м'ясто и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество наше глубоко проникнуто Византизмомъ въ лучшихъ проявленіяхъ своихъ. Но такъ какъ здісь діло идетъ почти исключительно о вопросахъ государственныхъ, то я позволю себѣ только напомнить о томъ, что Московскій дворецъ нашъ хотя и неудаченъ. но по намыренію своеобразніве Зимилю, и быль бы и лучше его, еслибы быль пестрве, а не бълый, какъ сначала, и не песочный, какъ теперь, потому что пестрота и своеобразіе болье Византійской (чыть Петербургъ) Москвы илъняетъ даже всехъ иностранцевъ. Cyprien Robert говорить съ радостью, что Москва есть единственный Славянскій городъ, который онъ видель на свать; Ch. de Mazade, напротивъ того. говорить съ бъщенствомъ, что самый видъ Москвы есть видъ Азіятскій, чуждый муниципально-феодальной картинь Запада и т. д. Кто изъ нихъ правъ? Я думаю оба, и это хорошо. Я напомию еще, что наша серебрянная утварь, наши иконы, наши мозанки, созданія нашего Византизма, суть до сихъ поръ почти единственное спасеніе нашего эстетическаго самолюбія на выставкахъ, съ которыхъ пришлось бы намъ безъ этого Византизма бѣжать, закрывшилицо руками.

Скажу еще мимоходомъ, что всё наши лучшіе поэты и романисты: Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ, оба Графа Толстые (и Левъ и Алексей), заплатили богатую дань этому Византизму, той, или другой, его сторонъ, государственной, или церковной, строгой, или теплой...

> Но жарка свѣча Поселянина Предъ иконою Божіей Матери 1)

Это точно также Русскій Византизмъ, какъ и возгласъ Пушкина:

Иль Русскаго Царя безсильно слово?

Иль намъ съ Европой спорить ново?

Иль мало насъ?...

Семья?... Но что-жь такое семья безъ Религіи? Что такое Русская семья безъ Христіанства? Что такое, наконецъ, Христіанство въ Россіи безъ Византійскихъ основъ и безъ Византійскихъ формь?...

Я удержусь и больше ничего здёсь не скажу ни объ эстетическомъ творчестве Русскихъ, ни о семейной нашей жизни.

Я буду говорить насколько подробнае лишь о государственной организаціи нашей, о нашей государственной дисциплина.

Я сказалъ, что у насъ при Петрѣ принялось многое цивилизующее, до того уже по своему переработанное Европой, что Государственная Россія какъ будто бы вовсе утратила не только обликъ Византизма, но и самыя существенныя стороны его духа.

Однако, сказаль я, это не совсёмъ такъ. Конечно, при видё нашей *вардіи* (la guarde), обмунопрованной и марширующей (marschiren) по Марсову полю (Champ de Mars) въ Санктпетербурги, не подумаещь сейчасъ же о Византійскихъ легіонахъ.

При взглядь на нашихъ Флигель-Адъютантовъ и Камергеровъ, не найдешь въ нихъ много сходства съ крещеными преторіянцами, палатинами <sup>2</sup>) и евнухами Өеодосія, или Іоанна Цимисхія. Однако это войско, эти придворные (занимающіе при этомъ почти всѣ политическія и административныя должности), покоряются и служатъ одной идеѣ Царизма, укрѣпившейся у насъ со временъ Іоанновъ, подъ Византійскимъ вліяніемъ.

Русскій Царизмъ къ тому же утверждень гораздо крѣпче Византійскаго Кесаризма, и вотъ почему:

<sup>1)</sup> Кольцовъ.

<sup>2)</sup> Primicerius sacri cubiculi, castrensis H T. A.

Византійскій Кесаризмъ имѣлъ диктаторіальное происхожденіе, муниципальный избирательный характеръ.

Цинциннать, Фабій, Максимъ и Юлій Цезарь перешли постепенно и вполні закопно сперва въ Августа, Траяна и Діоклетіяна, а потомъ въ Константина, Юстиніяна, Іоанна Цимисхія.

Сперва диктатура въ языческомъ Римѣ имѣла значеніе законной, но временной, мѣры всемогущества, даруемаго священнымъ городомъ одному лицу; потомъ, посредствомъ законной же юридической фикціи священный городъ перенесъ свои полномочныя права, когда того потребовали обстоятельства, на голову пожизненнаго диктатора-Императора.

Въ IV же въкъ Христіанство воспользовалось этой готовой властью, привычной для народа, нашло въ ней себъ защиту и опору и помазало по Православному на новое царство этого пожизненнаго Римскаго Диктатора.

Естественность этой диктаторіальной власти была такова, привычка народовь къ ней такъ сильна, что подъ властью этихъ крещеныхъ и помазанныхъ Церковью диктаторовъ Византія пережила Западный языческій Римъ на 1100 слишкомъ лѣтъ, т.-е. почти на самый долгій срокъ государственной жизни народовъ. (Болье 1200 лътъ ни одна государственная система, какъ видно изъ исторіи, не жила: многія государства прожили гораздо меньше).

Подъ вліяніемъ Христіанства законы измѣнились по многихъ частностихъ; новое Римское Государство, еще и прежде Константина утратившее почти всѣ существенныя стороны прежняго конституціоннаго аристократического характера своего ¹), обратилось, говоря нынѣшнимъ же языкомъ, въ государство бюрократическое, централизованное, самодержавное и демократическое (не въ смыслѣ народовластія, а въ смыслѣ равенства; лучше бы сказать эгалитарное). Уже Діоклетіанъ, предшественникъ Константина, послѣдній изъ языческихъ Императоровъ, тщетно боровшійся противу наплыва Христіанства, былъ вынужденъ, для укрѣпленія дисциплины государственной, систематически организовать новое чиновничество, новую лѣстницу властей, исходящихъ отъ Императора (У Гизо можно найти въ "Ніstoire de la Civilisation" подробную таблицу этихъ властей, служившихъ градативно новому порядку).

Съ водареніемъ Христіанскихъ Императоровъ, къ этимъ новымъ чиновническимъ властямъ прибавилось еще другое, несравненно болѣе сильное средство общественной дисциплины—власть Церкви, власть и привилегія Епископовъ. Этого орудія древній Римъ не имѣлъ; у него не было такого сильнаго жреческаго, привилегированнаго сосло-

<sup>1)</sup> Я нарочно для ясности называю эти вещи по ныифшнему приблизительно.

вія. У Христіанской Византін явилось это новое и чрезвычайно спасительное орудіє дисциплины.

И такъ, повторяю, Кесаризмъ Византійскій имѣлъ въ себѣ, какъ нзвѣстно, много жизненности и естественности, сообразиой съ обстоятельствами и потребностями времени. Онъ опирался на двѣ силы: на новую религію, которую даже и большая часть не христіанъ (т.-е. атеистовъ и деистовъ) нашего времени признаетъ наилучшей изъ всѣхъ дотолѣ бывшихъ религій ¹), и на древнее государственное право, формулированное такъ хорошо, какъ ни одно до него формулировано не было (насколько намъ извѣстно, ни Египетское, ни Персидское, ни Авинское, ни Спартанское). Это счастливое сочетаніе очень древняго, привычнаго (т.-е. Римской диктатуры и муниципальности) съ самымъ новымъ и увлекательнымъ (т.-е. съ Христіанствомъ) и дало возможность первому Христіанскому Государству устоять такъ долго на почвѣ расшатанной, полустнившей, среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ.

Кесарей изгоняли, мѣняли, убивали, но святыни Кесаризма никто не касался. Людей мѣняли, но измѣнять организацію въ основи ея никто не думалъ.

Относительно Византійской исторів надо зам'ятить еще сл'ядующее. Въ нашей образованной публикъ распространены о Византін самыя превратныя, или, лучше сказать, самыя вздорныя, одностороннія, или поверхностныя, понятія. Наша историческая наука была до последняго времени незръла и лишена самобытности. Западные писатели почти всф долго страдали (иногда и безсознательнымъ) пристрастіемъ или къ республиканству, или къ феодализму, или къ католичеству и протестанству, и потому Византія самодержавная, Православная н вовсе уже не феодальная, не могла внушать имъ ни въ чемъ ни малейшаго сочувствія. Есть въ обществе, благодаря известному складу школьнаго обученія, благодаря изв'ястному характеру легкаго чтенія и т. п., привычка, не долго думан, чувствовать симпатію къ нимъ историческимъ явленіямъ и почти отвращеніе къ другимъ. Такъ, напр., в школа, и стихи, и множество статей и романовъ, пріучили всёхъ насъ съ раннихъ летъ съ содроганиемъ восторга читать о Мараеонв, Саламинъ и Платев и, отдавая все сочувстве наше Эллинскимъ республиканцамъ, смотръть на Персовъ почти съ ненавистью и презръніемъ.

<sup>1)</sup> Шоппенгауеръ предпочитаетъ Буддизмъ Христіанству, и извъствий компиляторъ Бюхнеръ поддерживаетъ его въ этомъ. Но интересно, что Буддизмъ, не признающій личнаго Бога, по словамъ его же защитниковъ, во многомъ другомъ болье, нежели всикая другая религія, приближается къ Христіанству. Напримъръ: ученіемъ кротости, милосердія въ другимъ и строгости (аскетнама) къ себъ. Христіанство содержить тъ себъ все, что есть сильнаго и хорошаго во всехъ другихъ религіяхъ.

Я помню, какъ и самъ, прочти случайно (и у кого-же? — у Герцена!) о томъ какъ, во время бури, Персидскіе вельможи бросались сами въ море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, какъ они поочередно подходили къ Царю и склонялись передъ нимъ прежде, чѣмъ кинуться за борть... Я помню, какъ прочти это, и задумался и сказалъ себѣ въ первый разъ (а сколько разъ приходилось съ дѣтства и до зрѣлаго возраста вспоминать о классической Греко-Персидской борьбѣ!): "Герценъ справедливо зоветъ это Персидскими Фермопилами. Это страшнѣе и гораздо величавѣе Фермопилъ! Это доказываетъ силу идеи, силу убѣжденія, большую, тѣмъ у самихъ сподвижниковъ Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову въ пылу битвы, чѣмъ обдуманно и холодно, безъ всякаго принужденія, рѣшаться на самоубійстно изъ за религіозно-государственной идеи!»

Съ этой минуты, я сознаюсь, сталъ на древнюю Персію смотрѣть уже не такъ, какъ пріучила меня школа 40 и 50 годовъ, ноэзія и большинство историческихъ, попадавшихся мнѣ, сочиненій. Я полагаю, что у многихъ есть какія нибудь подобнаго рода воспоминанія.

Мић кажется главная причина туть въ томъ, что Персія не оставила намъ такихъ хорошихъ литературныхъ произведеній, какъ оставила Эллада. Греки умфля изображать все реальнфе и осязательнфе, "теплфе" такъ сказать, другихъ своихъ сосфдей и современниковъ, и отъ того мы ихъ знаемъ лучше и любимъ больше, не смотря на всфихъ пороки и ошибки.

Молчаніе не всегда есть признакъ безсодержательности. G. Sand хорошо называла вныхъ людей, исполненныхъ ума и души, по не одаренныхъ умъньемъ выразить свою внутреннюю жизнь, les grands muets; въ такимъ людямъ она причисляла и извъстнаго ученаго, G. S-t. Hilaire, который, повидимому, многое понималъ и предвидълъ глубже своего товарища и соперника, Кювье, но не могъ никогда восторжествовать надъ нимъ въ спорахъ. Наука, однако, во многомъ въ носледствін оправдала St.-Hilair'а. Выть можеть и Персія была, сравнительно съ Гредіей, такой же Grand Muet. Есть примъры и ближе къ намъ. Если разсматривать жизнь Россіи со временъ Петра I и до нашихъ временъ, развъ она многосложностью своихъ явленій не драматичнъе, не поэтичнъе, не богаче, хотя бы исторін однообразно-перемънчивой Франція XIX въка? Но Франція XIX въка горить о себ'я безпрестанно, а Россія до сихъ поръ еще не выучилась говорить о себь хорошо и умно, и все еще продолжаеть нападать на чиновниковъ, или заботиться о всеобщей "пользв".

Римъ, средніе въка Европы, и тэмъ болье Европа новьйшаго, болье близкаго къ намъ, времени, оставили намъ также такую богатую, распространенную тысячами путей, литературу, что чувства, страданія, вкусы, подвиги и даже пороки Римлянъ, рыцарей, людей Возрожденія, Реформы, людей пудры и фижмъ, людей Революців и т. д., намъ знакомы, близки, болье, или менье, родственны. Отъ временъ Пизистрата, или даже отъ Троянской войны до временъ Бисмарка и Седанскаго пльна, передъ нами проходитъ великое множество лицъ привлекательныхъ, или антипатичныхъ, счастливыхъ и несчастныхъ, порочныхъ и добродътельныхь, но во всякомъ случав множество лицъ живыхъ и понятныхъ намъ. Одинъ изъ насъ сочувствуетъ одному лицу, другой другому; одинъ изъ пасъ предпочитаетъ характеръ аристократической націи, другому нравится демагогія; одинъ предпочитаетъ исторію Англіи временъ Елисаветы, другой Римъ въ эпоху блеска, третій Абины Перикла, четвертый Францію Людовика XIV, или Францію Конвента, но во всякомъ случав, для большаго числа образованнаго общества, жизнь всёхъ этихъ обществъ, жизнь живан, понятная хоть урывками, по понятная сердцу.

Византійское общество, повторяю, напротивъ того, пострадало отъ равнодушія, или недоброжелательства, писателей Западныхъ, отъ неприготовленности и долгой незрвлости нашей Русской науки.

Византія представляется чёмъ-то (скажемъ просто, какъ говорится иногда въ словесныхъ беседахъ) сухимъ, скучнымъ, поповскимъ, и не только скучнымъ, но даже чёмъ-то жалкимъ и подлымъ.

Между падшимъ языческимъ Римомъ и эпохой Европейскаго Возрожденія обыкновенно представляется какая-то зіяющая темная пропасть варварства.

Консчно, литература историческая уже обладаеть нѣсколькими прекрасными трудами, которые населяють мало-но-мало эту скучную бездну живыми тыними и образами. (Таковы, напр., книги Амеден Тьерри).

Исторія цивилизаціи въ Европѣ Гизо написана и издана уже давнымъ давно. Въ ней мало повѣствовательнаго, бытоваго; но за то движеніе идей, развитіе внутренняго нерва жизни, изображено съ геніальностью и силой. Гизо имѣль въ виду пренмущественно Западъ; однако, говора о Церкви Христіанской, онъ долженъ быль поневолѣ безпрестанно касаться тѣхъ идей, тѣхъ интересовъ, вспоминать о тѣхъ людяхъ и событіяхъ, которые были одинаково важны и для Западнаго и для Восточно-Христіанскаго міра. Ибо варваства, въ смыслѣ совершенной дикости, простоты и безсознательности, вовсе не было въ эту эноху, но была, какъ я въ началѣ уже сказалъ, общая Византійская образованность, которал переступала тогда далеко за предѣлы Византійскаго Государства, точно такъже, какъ переступала государственные предѣлы Эллады когда-то Эллинская цивилизація, какъ переступаеть еще дальше теперь Европейская за свои политическія границы.

Есть и другія ученыя книги, которыя могуть помочь намъ, если мы захотимъ восполнить тоть недостатокъ представленій, которымъ мы, люди неспеціальные, страдаемь, когда діло касается Византіи.

Но искать охотниковъ мало, и до тёхъ поръ, пока найдутся хоть между Русскими, напр., люди съ такимъ же художественнымъ дарованіемъ, какъ братья Тьерри, Маколей или Грановскій, люди, которые посвятили бы свой талантъ Византизму... пользы живой, сердечной пользы, не будеть.

Пусть бы кто-нибудь, напр., передвлаль или даже перевель просто, но изищно, на современный изыкъ Житія Святыхъ, ту старую Четь-Минею Димитрія Ростовскаго, которую мы всв знаемъ и всв не читаемъ, и этого было бы достаточно, чтобы убъдиться, сколько въ Византизмѣ было искренности, теплоты, геройства и поэзіи.

Византія не Персія Зороастра; источники для нея есть, источники крайне близкіе намъ, но нѣтъ еще искусныхъ людей, которые съумѣли бы пріучить наше воображеніе и сердце къ образамъ этого міра, съ одной стороны столь далеко отошедшаго, а съ другой вполнѣ современнаго намъ и органически съ нашей духовной и государственной жизнью связаннаго.

Предисловіе вь одной изъ книгъ Амедея Тьерри (Derniers Temps de l' Empire d' Occident) содержить въ себѣ прекрасно выраженныя жалобы на пренебреженіе Западныхъ писателей къ Византійской исторіи. Онъ приписываеть, между прочимъ, много важности пустой игрѣ словъ Ваѕ-Етріге (Нижняя Имперія, Имперія низкая, презрѣнная), и называеть лѣтописца, который первый раздѣлилъ Римскую Исторію на Исторію Верхней (Италійской) и Нижней (Греческой) Имперіи, лѣтописцемъ неудачливымъ, неловкимъ, несчастнымъ (malencontreux).

"Не надо забывать, —говоритъ Тьерри, —что именно Византіи дала человъчеству совершеннъйшій въ міръ религіозный законъ—Христіанство. Византія распространила Христіанство; она дала ему единство и силу".

"И между гражданами Византійской Имперіи,—говорить онъ далве, «были люди, которыми могли бы гордиться всв эпохи, всякое общество!"

## ГЛАВА И.

## Византизмъ въ Россіи.

Я сказаль, что Римскій Кесаризмь, оживленный Христіанствомь, даль возможность новому Риму (Византіи) пережить старый Италійскій Римь на цівлую государственную нормальную жизнь, на шилое тысячельніе.

Условія Русскаго Православнаго Царизма были еще выгодиве.

Перенесенный на Русскую почву, Византизмъ встрѣтилъ не то, что онъ находилъ на берегахъ Средиземнаго моря, не племена, усталыя оть долгой образованности, не страны, стёсненныя у моря и открытыя всякимъ враждебнымъ набёгамъ... нётъ! онъ нашелъ страну дикую, новую, едва доступную, обширную, онъ встрётилъ народъ простой, свёжій, ничего почти не испытавшій, простодушный, прямой въ сво-ихъ вёрованіяхъ.

Вивсто избирательнаго, подвижнаго, пожизненнаго диктатора, Византизмъ нашелъ у насъ Великаго Князя Московскаго, патріархально и насл'ядственно управлявщаго Русью.

Въ Византизмъ царила одна отвлеченная юридическая идея: на Руси эта идея обръла себъ плоть и кровь въ Царскихъ родахъ, священныхъ для народа.

Родовое монархическое чувство, этотъ Великорусскій легитимизиъ, быль сперва обращень на домъ Рюрика, а потомъ на домъ Романовыхъ,

Родовое чувство, столь сильное на Западъ въ аристократическомъ элементв общества, у насъ же въ этомъ элементв всегда гораздо слабъйшее, нашло себъ главное выражение въ монархизмъ. Имън сначала вотчинный (родовой) характеръ, наше Государство этимъ самымъ развилось впоследствіи такъ, что родовое чувство общества у насъ приняло Государственное направленіе. Государство у насъ всегда было сильние, глубже, выработанние не только аристократін, но и самой семьн. Я, признаюсь, не понимаю техъ, которые говорять о семейственности нашего народа. Я видель довольно много разныхъ народовъ на свёте и читалъ, конечно, какъ читаютъ многіе. Въ Крыму, въ Малороссін, въ Турцін, въ Австрін, въ Германін, вездѣ я встрѣтиль то же. Я нашель, что всв почти иностранные народы, не только Нъмцы и Англичане (это уже слишкомъ извъстно), но и столькіе другіе: Малороссы, Греки, Болгары, Сербы, вероятно (если верить множеству книгъ и разсказовъ) и сельскіе или вообще провиціальные Французы, даже Турки, гораздо семейственние насъ, Великороссовъ.

Обыкновенно принято, что Турецкая семья— не семья. Это легко сказать и успоконться. Другое дёло сказать, что Христіанскій идеаль семьи выше Мусульманскаго идеала. Это, конечно, такъ, и у тёхъ Христіанскихъ народовъ, у которыхъ есть прирожденный, или выработанный ихъ исторіей, глубокій фамилизмъ, какъ, наприм., у Германскихъ націй, онъ и выразился такъ сильно, твердо и прекрасно, какъ не выражался дотолѣ ни у кого и нигдѣ. Чтобы убѣдиться въ этомъ нагляднѣе, надо, съ одной стороны, вспомнить несравненную ни съ чѣмъ другимъ прелесть семейныхъ картинъ Диккенса, или Вальтеръ-Скотта, и съ менѣе геніальной силой у всѣхъ почти Англійскихъ писателей. А съ другой,—Германскую нравственную философію, которая первая развила строго идею семейнаго долга для долга, даже внѣ религіозной заповѣди. Можно ли вообразить себѣ великаго Вели-

• корусскаго писателя, который догадался бы прежде Нъмцевъ изложить такой взглядъ я изложилъ бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Вудемъ искренни и скажемъ, что это, можетъ быть, грустная правда, но правда.

Что касается до художественныхъ изображеній, то пусть только сравнить вто-нибудь самыхъ даровитыхъ писателей нашихъ съ Англійскими, и онъ увидитъ тотчасъ же, до чего я правъ. Развѣ можно сравнить семейныя картины Графа Л. Н. Толстого съ картинами Вальтеръ-Скотта, и особенно Диккенса? Развѣ теплота "Дѣтства и Отрочества" можетъ сравниться съ теплотою, съ какимъ-то страстнымъ эеическимъ лиризмомъ Копперфильда? Развѣ семейная жизнь "Войны и Мира", семейные (весьма немногосложные) идиллическіе оттѣнки въ произведеніяхъ Тургенева и Гончарова равны по обилію и силѣ идиллическихъ красотъ семейнымъ картинамъ Англійской литературы? Развѣ можно вообразить себѣ великаго Русскаго поэта, который написалъ бы "Колоколъ" Шиллера? Сильны ли семейныя чувства (сравнительно съ Германскимъ, конечно) у Пушкина, у Лермонтова и у самого полу-мужика Кольцова?

Совствъ ли былъ неправъ Бълинскій, когда надъ предисловіемъсвоимъ къ стихамъ Кольцова поставилъ эпиграфомъ стихи Апол. Григорьева?

Русскій быть—
Увы—совсімь не такъ глядить,
Хоть о семейности его
Славянофилы намъ твердять
Уже давно, но, виновать,
Я въ немъ не вижу ничего
Семейнаго.

Отчего широкій на всё руки "Питерщикъ" Писемскаго и угрюмый, пострадавшій въ семьй, "Бирюкъ" Тургенева всёмъ показались въ свое время естественнёе, правдивие всёмъ à la G. Sand сельскихъ идиллій Григоровича? Григоровичь зналъ хорошо языкъ крестьянъ, вёрно изображалъ многіе типы, у него было чувство несомнінное, но онъ попалъ на ложную дорогу слишкомъ уже добраго и твердаго фамилизма, который—увы—въ удёлъ Великоруссу не достался!

Я знаю, что мпогимъ высоконравственнымъ и благороднымъ людямъ больно слушать подобныя вещи; я знаю, что сознавать это правдой тяжело... Быть можетъ, мнъ и самому это больно. Но развъ мы поможемъ злу, скрывая его отъ себя и отъ другихъ?

Если это вло (и, конечно, вло большое), то лучше безпрестанно указывать на него, чтобы ему противодъйствовать сколько есть силъ: а увърить самихъ себя, что мы семейственны, потому только, что попадаются и у насъ, тамъ и сямъ, согласныя, строго нравственныя по убъжденію, семьи, это было бы то же, что увърять: "Мы очень фео-

дальны въ общественной организаціи, потому что и у насъ есть древніе Княжескіе и Боярскіе многов'яковые роды, потому что и у насъ было и есть еще отчасти богатое благовоспитанное дворянство, недавно еще привилегированное, сравнительно съ другими классами народа". Это такъ: но, въдь, чтобы судить върно общественный оргаинзмъ, необходимо сравнивать его съ другими такими же организмамя; а рядомъ съ нами Германскіе народы развили, въ теченіе своей исторической жизни, такіе великіе образцы аристократичности, съ одной стороны, и фамилизма-съ другой, что мы должны же сознаться: намъ и въ томъ и въ другомъ отношеніи до нихъ далеко! Если мы найдемъ старинную чисто Великорусскую семью (т.-е., въ которой ни отецъ, ни мать не Нфмецкой крови, ни Греческой, ни даже Польской, или Малороссійской), крѣпкую и нравственную, то мы увидимъ, во-первыхъ, что она держится больше всего Православіемъ, Церковью, Религіей, Византизмомъ, запов'ядью, понятіемъ граха, а не виз Религін стоящимъ и даже переживающимъ ее энческимъ чувствомъ, принципомъ отвлеченнаго долга, однимъ словомъ, чувствомъ, не признающимъ греха и заповеди, съ одной стороны, но и не допускающимъ либеральнаго или эстетическаго эвдемонизма-съ другой, не допускающимъ той согласной взаимной терпимости, которую такъ любило дворянство Романскихъ странъ XVII и XVIII вък. и воторое у насъ хотель проповедывать Чернышевскій въ своемъ романе: "Что дъдать?" Романъ этотъ, отвратительный художественно, грубый, дурно написанный, сделаль, однако, своего рода отрицательную пользу: онъ показалъ впервые ясно, чего именно хотятъ люди этого рода. И въ этихъ людяхъ сказался отчасти Великоруссизмъ, хотя на этотъ разъ своими вредными сторонами, своими разрушительными выводами.

Всикое начало, доведенное односторонней послѣдовательностью до какихъ-пибудь крайнихъ выводовъ, не только можетъ стать убійственнимъ, но даже и самоубійственнымъ. Такъ, напримѣръ, еслибы пдею личной свободы довести до всѣхъ крайнихъ выводовъ, то она могла бы, черезъ посредство крайней анархіи, довести до крайне деспотическаго коммунизма, до юридическаго постояннаго насилія всѣхъ надъкаждымъ, или, съ другой стороны, до личнаго рабства. Дайте право людямъ вездѣ продавать или отдавать себя въ вѣчный пожизненный наемъ изъ-за спокойствія, пропитавія, за долги и т. п., и вы увидите, сколько и въ наше время нашлось бы крѣпостныхъ рабовъ, или полурабовъ, по волѣ.

Слабосемейственность Великоруссизма сказалась ярко въ сочиненіяхъ нашихъ Нигилистовъ. Нигилисты старались повредить и Государству; но въ защиту государственности со всёхъ сторонъ поднялись безчисленныя и разнородныя силы, а въ защиту семейственности раздавались больше даровитые и благородные голоса, чёмъ поднимались силы реальныя, фактическія... Я прошу только посмотрёть внимательно и безстрашно на жизнь нашу и нашу художественную литературу \*).

Если, напримѣръ, нѣкоторымъ извѣстнымъ Славянофиламъ посчастливилось вырости въ крѣпкихъ Великорусскихъ семьяхъ, то, во 1-хъ, всѣ эти семьи были крайне Православными, а во 2-хъ, имѣемъ ли мы логическое право всегда вѣрить въ то, что намъ нравится, въ то, что мы любимъ, находить и у другихъ то, что намъ въ самихъ насъ дорого?

Въ этомъ-то смыслѣ я, самъ Великороссъ вполнѣ, въ прошлой главѣ сказалъ: "Что такое семья безъ религіи? Что такое религія безъ Христіанства? Что такое Христіанство въ Россіи безъ Православныхъ формъ, правилъ и обычаевъ, т.-е. безъ Византизма?"

Кто хочеть укрыпить нашу семью, тоть должень дорожить всемь, что касается Церкви нашей!

Дай Богъ, чтобы я быль неправъ, утверждан, что семейное начало у насъ слабо! Я буду очень радъ, если какая-нибудь точная статистика докажетъ мнѣ, что я ошибся, что я слишкомъ пессимистъ въ отношеніи нашего фамилизма. Но пока мнѣ этого не докажутъ, я буду стоять на своемъ, и находить, что не только у Германскихъ народовъ и у тѣхъ представителей Романскихъ, у которыхъ было больше случайнаго Германизма, но и у Малороссовъ, у Грековъ, Юго-Славянъ, у Турокъ даже, семейное начало глубже и крѣнче нашего.

Я говорю у Туровъ. Идеалъ Мусульманской семьи ниже Христіанскаго; но личный ли темпераментъ Туровъ, условія ли ихъ общественнаго развитія сдѣлали то, что оби очень любять свою семью, свое родство, свой родъ, свой очагъ. У нихъ есть большое расположеніе въ семейному идиллизму.

<sup>\*)</sup> Анархическій и антитенческій, но крыпко семейственный, Прудонизмъ мало имыль успыха въ средь нашей молодежи; ей правились болье утопін сладострастія, Фурьеризмъ, вольныя сходки въ хрустальныхъ дворцахъ, чёмъ атенстическая рабочая семья Прудона. Прудонъ Французъ Намецкаго умственнаго воспитанія—Гегеліппецъ.

Вспомнимъ также о нашихъ сектантахъ, что у пихъ преобладаетъ: семейственность или общинность (т.-е. исто въ роде государственности)? Въ собственно же половомъ отношения они все колеблются между крайнимъ аскетизмомъ (скопчествомъ) и крайнею распущенностью.

Возможенъ ли въ Россіи соціалисть, подобный спокойному Нѣмцу Струве (см. у Герпена: "Былое и Дума"), который такъ дорожиль вѣрностью и добродѣтелью своей будущей жены, что обращался въ френологіи для выбора себѣ подруги? Еще примъръ: Разъ я прочель въ какой-то газетѣ, что одна молодая Авгличанка или Американка объявила слѣдующее: "Если женщинамъ дадутъ равныя права и у меня будетъ власть, я велю тотчасъ же закрыть всѣ игорные и кофейные дома,—однимъ словомъ всѣ заведенія, которыя отвлекаютъ мужчинъ отъ дома". Русская дама и дѣвица, напротивъ того, прежде всего подумала бы, какъ самой пойти скорѣе туда, въ случаѣ пріобрѣтенія всѣхъ равныхъ съ мужчинами правъ.

И такъ, родовое чувство, повторяю, выразилось сравнительно у насъ и въ семьъ слабъе, чъмъ у многихъ другихъ; въ аристократическомъ началъ то же самое; всю силу нашего родоваго чувства исторія перенесла на Государственную власть, на Монархію, Царизмъ.

Когда и употребляю выражение: "аристократическое начало", надо понять, что и говорю въ самомъ общирномъ смыслѣ. Я понимаю очень корошо, что хотятъ сказать тѣ, которые утверждаютъ, что у насъ никогда не было аристократии; но нахожу, что этотъ оборотъ рѣчи не совсѣмъ правиленъ; онъ не исчерпываетъ явления вполнѣ.

Аристократическое начало у насъ было (и даже есть) какъ и вездъ °); но родовой и личный характеръ у него былъ (и есть) выраженъ гораздо слабъе, чъмъ во всъхъ Западныхъ феодальныхъ аристократіяхъ, или чъмъ одинъ родовой въ муниципальной аристократіи Древне-Рамскихъ Патриціевъ и Оптиматовъ.

Привилегированные люди, единоличная власть, семья, разныя ассоціаціи, общины, все это есть везді, все это реальныя силы, неизбіжныя части всіхъ общественныхъ организмовъ. Но они разнородно сопряжены и неравномірно сильны и ярки у разныхъ націй и въ разныя времена.

Такъ и не ошибусь, и думаю, если скажу, что въ началѣ развитіи Государства всегда сильнѣе какое бы то ни было аристократическое начало. Къ серединѣ жизни Государственной является наклонность къ единоличной власти (хоти бы въ видѣ сильнаго президентства, временной диктатуры, единоличной демагогів или тираніи какъ у Эллиновъ, въ ихъ цвѣтущемъ періодѣ), а къ старости и смерти воцариется демократическое, эгалитарное и либеральное начало.

Смотря по тому какой оттѣнокъ, какая реальная сила преобладала въ томъ или другомъ народѣ, и всѣ другія окрашиваются имъ, проникаются его элементами.

У насъ родовой наслъдственный Царизмъ быль такъ крѣпокъ, что и аристократическое начало у насъ приняло подъ его вліяніемъ служебный, полу родовой, слабо-родовой, несравненно болье Государственный, чьмъ лично феодальный, и уже нисколько не муниципальный характеръ. Извъстно, что Мъстничество носило въ себъ глубоко-служебный Государственный, чиновничій характеръ. Гордились Бояре службой Царской своихъ отцовъ и дъдовъ, а не древностью самаго рода, не своей личностью, не городомъ, наконецъ, или замкомъ, съ которыми бы сопряжены были ихъ власть и племя.

Усилія Царей рода Романовыхъ и самын рѣзкія преобразованія Петра измѣнили лишь частности, сущность не могла бы быть измѣнена.

<sup>•)</sup> Оно было и въ Америкъ, въ лицъ Южныхъ Рабовладъльцевъ, Южныхъ поизщивовъ-демократовъ.

Ранги, введенные Петромъ, казалось бы, демократизировали дворянство въ принциив. Всякій свободный человъкъ могъ достичь чиновъ, служа Царю (т.-е. Государству). Но оказалось на дѣлѣ иное, Дворянство этимъ больше выдѣлилось изъ народа, фактически аристократизировалось, особенно въ высшихъ своихъ слояхъ.

До Петра было больше однообразія въ соціальной, бытовой картинѣ нашей, больше *сходства* въ частяхъ; съ Петра началось болье ясное, рѣзкое разслоеніе нашего общества, явилось то разнообразіе, безъ котораго нѣтъ полной жизни, нѣтъ творчества у народовъ. Петръ, какъ извѣстно, утвердилъ еще болѣе и крѣпостничество. Дворянство наше, поставленное между активнымъ вліяніемъ Царизма и пассивнымъ вліяніемъ подвластныхъ крестьянскихъ міровъ (ассоціацій), начало рости умомъ и властью, несмотря на подчиненіе Царизму.

Осталось только явиться Екатеринв II, чтобы обнаружился и досугъ, и вкусъ, и умственное творчество, и болбе идеальныя чувства въ общественной жизни. Деспотизмъ Петра быль прогрессивный п аристократическій, въ смысле вышензложеннаго разслоенія общества. Либерализмъ Екатерины имълъ ръшительно тотъ же характеръ. Она вела Россію къ цвату, къ творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вотъ въчемъ главная ея заслуга. Она охраняла крѣпостное право (цівлость міра, общины поземельной \*), распространяла даже это право на Малороссію и, съ другой стороны, давала льготы дворянству, уменьшала въ немъ служебный смыслъ и потому возвышала собственно аристократическія его свойства-родъ и личность; съ ен времени дворянство стало несколько независиме отъ Государства, но попрежнему оно преобладало и господствовало надъ другими классами наців. Оно еще болье выдълилось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило въ тотъ періодъ, когда изъ него постепенно вышли: Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Гоголь и т. п.

Людовикъ XIV и Петръ I-й были отчасти современниками. Но самодержавіе Людовика XIV значительно уравняло Францію: оно стерло послѣдніе слѣды могучей, прежней феодальной независимости. Франція слѣдующаго вѣка быстро пошла къ демократизаціи и политическому смѣшенію.

Самодержавіе Петра, напротивъ того, разслоило крѣнче прежняго Россію, приготовило болье прежняго аристократическія, разнообраз-

<sup>\*)</sup> Власть помещика была стеснительной, т.-е. крепкой охраной для целости общины. Къ внутренией организаціи прививалось виешнее давленіе. Отсюда прочность міра крестьянскаго, надо опасаться, чтобы предоставленный только внутрениему деспотизму своему, онъ бы не разложился. Въ северныхъ губерніяхъ, где помещиковъ не было, такъ, говорятъ, и случилось.

Авт.

ныя по содержанію эпохи Екатерины и Александра I. Съ теченіемъ времени непрочное, малородовое дворянство наше, отжившее свой естественный вѣкъ, утратило свое исключительное положеніе, которое могло бы, сохраняясь, привести къ какому-нибудь насильственному разгрому спизу. Аристократическая роль дворянства кончилась не столько пониженіемъ его собственныхъ правъ и вольностей, сколько дарованіемъ правъ и вольностей другимъ. Уравненіе неизбѣжное все-таки совершилось естественнымъ ходомъ развитія.

Мирный же характеръ этого уравненія произошель опять-таки отъ силы и прочности нашего родоваго наслѣдственнаго Царизма, отъ того прекраснаго, такъ сказать, историческаго воспитанія которое онъ намъ даль; ибо въ созиданіи его соединились три могущественныхъ начала: Римскій Кесаризмъ, Христіанская дисциплина (ученіе покорности властямъ) и сосредоточившее всю силу свою на Царскомъ родѣ родовое начало наше, столь слабое (сравнительно) и въ семьѣ, и въ дворянствѣ нашемъ и, можетъ быть, въ самой общинѣ нашей \*).

Съ самаго начала исторіи нашей мы видимъ странныя комбинація реальныхъ общественныхъ силь, вовсе непохожія ни на Римско-Эллинскія, ни на Византійскія, ни на Европейскія. Удѣльная система наша соотвѣтствуеть, съ одной стороны (если смотрѣть аналогически на начало всѣхъ Государствъ, извѣстныхъ исторіи), той первоначальной, простой по быту и понятіямъ, отличной отъ народа аристократіи, которую мы встрѣчаемъ при зарожденіи всѣхъ Государствъ, грубымъ Патриціямъ перваго Рима (и, вѣроятно, чему-нибудь подобному и у другихъ Итальянскихъ народовъ), Германскому первоначальному рыцарству и т. д.

Подвижность относительно міста, неподвижность и врізность относительно рода, перевість родоваго начала и надъ личнымъ и надъ избирательно-муниципальнымъ, которое представлялось народнымъ візчемъ городовъ.

Такова была наша удёльная система, если ее разсматривать какъ первобытную аристократію. Она таила въ себё, однако, глубокія монархическія свойства, именно потому, вёроятно, что внё одного рода Рюрика, внезапно столь размноженнаго, не было никакой другой сильной и организованной аристократіи. Самыя вёчевыя конституцін наши

<sup>\*)</sup> Юго-Славянскія сельскія задруги имѣди гораздо болѣе семейний характеръ, чѣмъ ваша община; въ Юго-Славянскихъ задругахъ замѣтиѣе родовой принципъ; въ нашихъ ъірахъ—какъ би государственний, общинний.

Вообще у Юго-Славянъ и у Грековъ два начала, семейно-патріархальное и юризвческо-муниципальное, больше какъ-то бросаются въ глаза, чёмъ у пасъ.

Еще прибавлю: на какихъ идеалахъ, на семейнихъ ли собственно, или на религознихъ, сосредоточилась поэтическая дъятельность нашего простаго народа? У Матороссовъ, у Грековъ, у Сербовъ, у Болгаръ, изтъ мистическихъ стихотворецій, а Великоросси простаго званія (у Раскольниковъ) весьма богати мистическими стихотвореніями.

Въ Западной Европъ старый, первоначальный, по преимуществу религіозный, Византизмъ долженъ былъ прежде глубоко переработаться сильными мъстными началами Германизма: рыцарствомъ, романтизмомъ, готизмомъ (не безъ участія и Арабскаго вдіянія), а потомъ тѣ же старыя Византійскія вліянія, чрезвычайно обновленныя долгимъ непониманіемъ, или забвеніемъ, падая на эту, уже крайне сложную, Европейскую почву XV и XVI въковъ, пробудили полиый разцвътъ всего, что дотоль таплось еще въ пъдрахъ Романо-Германскаго міра.

Замфтимь, что Византизмъ, падая на Западную почву въ этотъ второй разъ дфйствоваль уже не столько религіозной стороной своей (не собственно Византійской, такъ сказать), ибо у Запада и безъ него своя религіозная сторона была уже очень развита и безпримфрно могуча, а дфйствоваль онъ косвенно, преимущественно Эллино-художественными и Римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности сохраненными вмъ, а не спеціально Византійскими началами своими. Вездф тогда на Западф болфе или менфе усиливается Монархическая власть нфсколько въ ущербъ природному Германскому феодализму, войска вездф стремится принять характеръ государственный (болфе Римскій, диктаторіальный, монархическій, а не аристократически областной, какъ было прежде), обповляются несказанно мысль и искусство. Зодчество, вдохновляясь древними и Византійскими образцами, производить новыя сочетанія необычайной красоты и т. д.

У пасъ же со временъ Петра принимается все это уже до того переработанное по своему Европой, что Россіи, повидимому, очень скоро утрачиваетъ Византійскій свой обликъ.

Однако это не совсемъ такъ. Основы нашего, какъ государственнаго, такъ и домашняго, быта остаются твено связаны съ Византизмомъ. Можнобы, если бы м'асто и время позволили, доказать, что и все художественное творчество паше глубоко проникнуто Византизмомъ въ лучшихъ проявленіяхъ своихъ. Но такъ какъ здісь діло идетъ почти исвлючительно о вопросахъ государственныхъ, то я нозволю себѣ только напомнить о томъ, что Московскій дворець нашъ хоти и неудаченъ, но по намирению своеобразние Зимимо, и быль бы и лучше его, еслибы быль пестрве, а не былый, какъ спачала, и не несочный, какъ теперь, потому что пестрота и своеобразіе болже Византійской (чемъ Петербургъ) Москвы илъняетъ даже вскуъ иностранцевъ. Cyprien Robert говорить съ радостью, что Москва есть единственный Славянскій городъ, который онъ видель на светь; Ch. de Mazade, напротивъ того, говорить съ бъщенствомъ, что самый видъ Москвы есть видъ Азіятскій, чуждый муниципально-феодальной картина Запада и т. д. Кто изъ лихъ правъ? Я думаю оба, и это хорошо. Я напомню еще, Г. Костомаровъ, несомнѣнно талантливый Малороссъ, но кто же считаетъ его особенно пристрастнымъ къ Великоруссизму? Однако, стоитъ раскрыть его "Исторію Смутнаго Времени" (не знаю, вѣрно ли л помню заглавіе этой книги) чтобы убѣдиться, до чего важенъ для насъ Византизмъ съ тѣмъ двойственнымъ характеромъ Церкви и робоваю Самодержавія, съ которымъ онъ утвердился на Руси. Поляки были въ Москвѣ; Царя или вовсе не было, или являлось нѣсколько Самозванцевъ въ разныхъ мѣстахъ, одинъ за другимъ. Войска были вездѣ разбиты. Бояре измѣняли, колебались, или были безсильны и безмолвны; въ самыхъ сельскихъ общинахъ царствовалъ глубокій раздоръ. Но стоило только Поляку войти въ шапкѣ въ церковь или оказать малѣйшее неуваженіе къ Православію, какъ немедленно распалялся Русскій патріотизмъ до страсти. "Одно Православіе объединяло тогда Русскихъ", говоритъ г. Костомаровъ.

Церковное же чувство и покорность властямъ (Византійская выправка) спасли насъ и въ 12 году. Извѣстно, что многіе крестьяне наши (конечно, не всѣ, а застигнутые врасплохъ нашествіемъ) обрѣли въ себѣ мало чисто-національнаго чувства въ первую минуту. Они грабили помѣщичьи усадьбы, бунтовали противъ дворянъ, брали отъ Французовъ деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но какъ только увидали люди, что Французы обдираютъ иконы и ставятъ въ нашихъ храмахъ лошадей, такъ народъ ожесточился, и все приняло иной оборотъ.

Къ тому же, и власти второстепенныя были тогда иныя: онъ умъли, не задумываясь, обуздывать неразумныя увлеченія.

А чему же служили эти власти, какъ не тому же полу-Византійскому Царизму нашему? Чѣмъ эти низшія власти были воспитаны и выдержаны, какъ не долгой Іерархической дисциплиной этой полу-Византійской Руси? Что, какъ не Православіе, скрѣпило насъ съ Малороссіей? Остальное все у Малороссовъ, въ преданіяхъ, въ воспитапія историческомъ, было вовсе иное, на Московію мало похожее.

Что, какъ не сохраненіе въ Христіанствъ Восточно-Византійскаго оттънка народомъ Бълой и Южной Руси дало намъ ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которыя ръшили въ послъдній разъ участь Польскаго вопроса?

Развѣ не Византизмъ опредѣлилъ нашу роль въ великихъ, по всемірному значенію, Восточныхъ дѣлахъ?

Даже Расколъ нашъ Великорусскій носить на себѣ печать глубокаго Византизма. За мнимую порчу этого Византійскаго Православія осердилась часть народа на Церковь и Правительство, за новшества, за прогрессъ. Раскольники наши считають себя болѣе Византійцами, чѣмъ членовъ господствующей Церкви. И, сверхъ того (какъ явствуетъ изъ сознанія всѣхъ людей, изучавшихъ толково Расколъ нашъ), Раскольники не признають за собою права политическаго бунта; знакомые довольно близко съ Церковной старой Словесностью, они въ ней, въ этой Византійской Словесности, находять постоянно ученіе о строгой покорности предержащимъ властямъ. Лучше, наглядиње всѣхъ объ этомъ писалъ Вас. Кельсіевъ. Я самъ, подобно ему, жилъ на Дунаѣ и убѣдился, что онъ отлично понялъ это дѣло.

Если исключить изъ числа нашихъ разнообразныхъ сектантовъ малочисленныхъ Молоканъ и Духоборцевъ, въ которыхъ уже почти ничего Византійскаго не осталось, то главныя отрасли нестарообрядческаго раскола окажутся мистики: Хлысты и Скопцы.

Но и они не вполнѣ разрываютъ съ Православіемъ. Они даже большею частію чтутъ его, считая себя только передовыми людьми Вѣры, Иллюминатами, вдохновенными. Они вовсе не Протестанты. (Дервиши почти въ томъ же духѣ относятся къ Мусульманству; они не совсѣмъ оторванные сектанты; они, т.-е. дервиши, кажется, что-то среднее между нашими мистиками—Христовыми и Божьими Людьми—и нашими Православными отшельниками).

Византійскій духъ, Византійскія начала и вліянія, какъ сложная ткань нервной системы, проникають насквозь весь Великорусскій общественный организмъ.

Даже всв почти большіе бунты наши никогда не имѣли ни Протестантскаго, ни либерально-демократическаго характера, а носили на себв своеобразную печать лже-легитизма, т.-е. того же родоваго и религіознаго монархическаго начала, которое создало все наше Государственное величіе.

Бунтъ Стеньки Разина не устоялъ, какъ только его люди убѣдились, что Государь несогласенъ съ ихъ Атаманомъ. Къ тому же, Разинъ постоянно старался показать, что онъ воюеть не противу Крови Царской, а только противу Бояръ и согласнаго съ ними Духовенства.

Пугачовъ былъ умиће, чтобы бороться противъ Правительства Екатерины, котораго сила была несравненно больше силъ до-Петровской Руси; онъ обманулъ народъ, онъ воспользовался тѣмъ легитимизмомъ Великорусскимъ, о которомъ и говорилъ.

Нъчто подобное же хотъли пустить въ ходъ и наши молодые Европейскіе Якобинцы 20 годовъ.

Увъряютъ многіе, что на подобныхъ же монархическихъ недоразумъніяхъ держатся и теперь еще политическіе взгляды нъкоторыхъ сектантовъ.

Что же хотвль я этимь сказать? Монархическое начало является у насъ единственнымь организующимь началомь, главнымь орудіемъдисциплины, и это же самое начало служить знаменемь бунтамь? Да! Это такь, и это еще невелико песчастіе. Безъ великихь волненій не можеть прожить ни одинъ великій народь. Но есть разныя волненія.

Есть волненія во время, раннія, и есть волненія не во время, позднія. Раннія способствують созиданію, позднія ускоряють гибель народа и Государства. Послів волненій плебеевь Римъ вступиль въ свой героическій періодъ; послів преторіанских вспышекъ и послів мирнаю движенія Христіанъ Римъ разрушился.

Протестантская ранняя революція Англін создала ея величіе, укрѣпила ен аристократическую конституцію. А Якобинская поздняя революція Французовъ стала залогомъ ихъ паденія.

Послѣ 30-лѣтняго религіознаго междоусобія въ Германіи явились фридрихъ ІІ, Гёте, Шиллеръ, Гумбольдтъ и т. д., а послѣ ничтожной и даже смѣшной борьбы 48 года, — Бюхнеры, Бюхнеры и Бюхнеры! (Развѣ это не упадовъ?) Что касается до геніальнаго Бисмарка, еще неизвѣстно, что онъ такое для Германіи, дѣйствительный ли возродитель, или одно изъ тѣхъ шумныхъ и блестящихъ лицъ, которыя являются всегда у народовъ наканунѣ ихъ паденія, чтобы собрать воедино и израсходовать навсегда всѣ послѣднія запасныя силы общества. Мнѣ кажется, вопросъ можетъ быть спорнымъ только на какуюнибудь четверть вѣка, т.-е., можно спрашивать себя, что такое эпоха Бисмарка? Эпоха Наполеона І, или Наполеона ІІ! Послюднее, я думаю, вприме.

Германія не моложе Франціи, ни по годамъ, ни по духу, ни по строю; если же Пруссія была моложе, то гдъ-жь теперь эта Пруссія?

До сихъ поръ всё наши волненія пришлись во время и съ ними именно потому и можно было справиться, что въ душахъ бунтующихъ были глубокія консервативныя начала, потому что всё наши бунты имѣли болѣе или менѣе самозванническій или мнимо-легитимный характеръ.

Это разъ. А съ другой стороны, тутъ и неестественнаго ничего нѣтъ. Если какое-нибудь начало такъ сильно, какъ у насъ Монар-хическое, если это начало такъ глубоко проникаетъ всю національную жизнь, то понятно, что оно должно, такъ сказать, разнообразно извиваться, изворачиваться и даже извращаться иногда, подъ влінніемъ разнородныхъ и переходящихъ условій.

Русскіе Самозванническіе бунты наши доказывають только необычайную жизненность и силу нашего родоваго Царизма, столь тісно и неразрывно связаннаго съ Византійскимъ Православіемъ.

Я осм'ялюсь даже, не колеблясь, сказать, что никакое Польское возстаніе и никакая. Пугачовщина не могуть повредить Россін такъ, какъ могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституція.

О демократическихъ конституціяхъ я скажу подробиће поздиве; здівсь же остановлюсь еще немного на Мусульманахъ.

Любонытно, что съ техъ поръ, какъ Мусульмане въ Турціп ближе ознавомились и съ Западомъ, и съ нами, мы, Русскіе, несмотря настолько войнъ и на старый политическій антагонизмъ нашъ съ Турціей, больше нравимся многимъ Туркамъ и личнымъ и государственнымъ характеромъ нашимъ, чемъ Западные Европейцы. Церковный характеръ нашей Имперіи внушаеть имъ уваженіе; они находять въ этой черть много сходнаго съ религіознымъ характеромъ ихъ собственной народности. Наша дисциплина, наша почтительность и покорность илиниють ихъ; они говорять, что это наша сила, завидують намъ и указываютъ другъ другу на насъ, какъ на добрый примъръ. Если бы завтра Турецкое Правительство ушло съ Босфора, а Турки бы ушли не всв за нимъ съ Балканскаго полуострова, то, конечно, они всегда бы надъялись на насъ, какъ на защитниковъ противъ техъ неизбежныхъ притесненій и оскорбленій, которымъ бы подвергались они отъ вчерашнихъ рабовъ своихъ. Юго-Славянъ и Грековъ, вообще довольно жестокихъ и грубыхъ.

Турки и теперь, по личному вкусу, предпочитають насъ и Болгарамъ, и Сербамъ, и Грекамъ. Чиновники наши на Востокъ, монахи Авонскіе и Раскольники Дунайскіе (Турецкіе подданные), вообще Туркамъ нравится больше чъмъ Европейцы Западные и чъмъ, подвластные имъ, Славине и Греки.

Здёсь нёть мий больше мёста, но гдё-нибудь, въ другой разъ, я опишу подробно любопытные разговоры, которые я очень недавно имёль объ Россіи съ однимъ Пашею, знавшимъ довольно хорошо Русскихъ, и еще съ двумя простыми, но умными, Мало-Азіатскими Старообрядцами. Эти послёдніе удивлялись Нечаевскому дёлу и съ негодованіемъ говорили мий о тёхъ людихъ, которые хотёли бы въ Россіи Республику сдёлать.

"Помилуйте!" сказали они мнѣ, съ силой во взглядѣ и голосѣ. "Да это всѣ должны за Царя встать. Мы вотъ и въ Турціи живемъ, а и намъ скверно объ этомъ слышать".

Два прівзжихъ изъ Россін монаха были при этомъ.

— "Удивительно, сказали они, что съ этими молодыми господами двое, никакъ изъ мѣщанъ, студенты попались. Другое дѣло, если господскіе дѣти сердится на Государи за освобожденіе крестьянъ. А этимъ-то что! "Я нвъ политическаго чувства не сталъ ихъ увѣрять, что между "господами" и "нигилистами" нѣтъ ничего общаго. Это недоразумъніе тѣмъ спасительно, что мъшаетъ сближенію анархистовъ съ народомъ).

Что касается до умнаго Паши, то онъ, прочтя Гоголя во Французскомъ переводъ, хотя и смѣялся много, но потомъ важно сталъ развивать ту мысль, что у всѣхъ этихъ комическихъ героевъ Гоголя одно хорошо и очень важно. Это ихъ почтеніе къ высшимъ, по чину и званію, къ начальству и т. п. "Ваше Государство очень сильно, прибавиль онъ. Если Чичиковъ таковъ, что же должны быть умные и хорошіе люди?"

— "Хорошіе люди, Паша мой, отвічаль я, нерідко бывають хуже худыхь. Это иногда случается. Личная честность, виолні свободная, самоопредівляющаяся правственность могуть лично же и правиться и внушать уваженіе, по въ этихь непрочныхь вещахь ньть ничего полишческого, организующаго. Очень хорошіе люди иногда ужасно вредять Государству, если политическое воспитаніе ихъ ложно, и Чичиковы, и Городничіе Гоголя несравненно иногда полезніве ихъ для цівлаго ("pour l'ensemble politique", сказаль я")."

Паша согласился. Онъ говориль мнв много еще поучительнаго и умнаго о Русскихъ, о Раскольникахъ, о Малороссахъ, которыхъ онъ звалъ: "Ces bons Hohols. Je les connais bien les Hohols", говорилъ онъ; "mais les Lipovanes \*) Russes sont encore mieux. Ils me plaisent davantage. Они отличные граждане, гораздо лучше Грековъ и Болгаръ; и Малороссы, и Линоване ваши заботятся лишь о Религіи своей. А у Грековъ и у Болгаръ только одно на умѣ обезьянство политическое, конституція и т. п. вздоръ. Вѣрьте мнѣ,—Россія будств до тихъ поръ сильна, пока у васъ ньтъ конституціи. Я боюсь Россій, не скрою этого отъ васъ и, съ точки зртнія мосю Турейкаю патріотизма, отъ всею сердца желалъ бы, итобы у васъ сдплали конституцію. Но боюсь, ито у васъ Государственные люди всегда какъто очень умны. Пожалуй, никогда не будетъ конституцій, и это для насъ, Турокъ, довольно страшно!"

Ко митнію Паши и Мало-Азійскихъ Раскольниковъ прибавлю еще митніе глубокомысленнаго Карлейля о Русскомъ народъ:

"Что касается до меня (писалъ онъ Герцену), я признаюсь, что никогда не считалъ, а теперь (если это возможно) еще меньше, чъмъ прежде, считаю благомъ всеобщую подачу голосовъ во всъхъ ея видоизмъненіяхъ. Если она можетъ принести что-нибудь хорошее, то это такъ, какъ воспаленія въ нѣкоторыхъ смертныхъ болѣзняхъ. Я несравненно больше предпочитаю самый Царизмъ или даже великій Туркизмъ чистой анархіи (а я ее такой, по несчастію, считаю), развитой Парламентскимъ краснорѣчіемъ, свободой книгопечатанія и счетомъ голосовъ. Вашу обширную родину (т.-е. Россію) я всегда уважалъ, какъ какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя Провидѣнія, котораго внутренній смыслъ еще неизвѣстенъ, но который очевидно не исполненъ въ наше время; она имѣетъ талантъ, въ которомъ она первенствуетъ и который даетъ ей мощь, далеко превышающую другія страны, талантъ, необходимый всѣмъ націямъ, всѣмъ суще-

<sup>\*)</sup> Старообрядци.

ствамъ и безпощадно требуемый отъ нихъ всёхъ, подъ опасеніемъ наказаній,—талантъ повиновенія, который въ другихъ мёстахъ вышелъ изъ моды, особенно теперь!"

И не только покорность, но и другія высокія и добрыя чувства выработались въ народь нашемъ отъ долгой дисциплины, подъ которой онъ жилъ.

Недавно я случайно встретиль въ одномъ Православномъ журналь следующее замечание:

"При рашительномъ отсутствии всякой свободы и самобытности въ жизни гражданской и общественной, нашему простолюдину естественно было пытаться вознаградить себя самобытностью въ жизни духовной, самодантельностью въ области мысли и чувства" ("Христіанское Чтеніе", "О Русскомъ простонародномъ мистицизма", Н. И. Барсова).

Правда, это привело къ расколамъ и ересямъ, но за то привело, съ одной стороны, къ поэтическому творчеству, а съ другой—къ равнодушію въ политическихъ внутреннихъ вопросахъ, къ высокой слабости демагогическаго духа, именно къ тому, чего хотьло всегда Христіанство: "Царство мое не отъ міра сего".

Такое направленіе равно полезно и для практической мудрости народовъ въ политикѣ, и для развитія поэтическихъ наклонностей. Практическая мудрость народа состоитъ именно въ томъ, чтобы не искать политической власти, чтобы какъ можно менѣе мѣшаться въ общегосударственныя дѣла. Чѣмъ ограниченнѣе кругъ людей, мѣшающихся въ политику, тѣмъ эта политика тверже, толковѣе, тѣмъ самые люди даже всегда пріятнѣе, умнѣе.

Однимъ словомъ, съ какой бы стороны мы ни взглянули на Великорусскую жизнь и Государство, мы увидимъ, что Византизмъ, т.-е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всякомъ случат глубоко проникаютъ въ самыя нѣдра нашего общественнаго организма.

Сила наша, дисциплина, исторія просв'ященія, поэзія, однимъ словомъ, все живое у насъ сопряжено органически съ родовой Монархіей нашей, освященной Православіемъ, котораго мы естественные насл'ядники и представители во вселенной.

Византизмъ организовалъ насъ, система Византійскихъ идей создала величіе наше, сопрягаясь съ нашими патріархальными, простыми началами, съ нашимъ, еще старымъ и грубымъ въ началѣ, Славянскимъ матеріаломъ.

Измѣняя, даже въ тайных помыслах нашихъ, этому Византизму, мы погубимъ Россію. Ибо тайные помыслы, рано или поздно, могутъ найти себѣ случай для практическаго выраженія.

Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучнаго, презраннаго всемірнаго блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можемъ неисцалимо и преждевременно разстроить орга-

низмъ нашего Царства, могучій, но все-таки же способный, какъ и все на свъть, къ бользии и даже разложенію, хотя бы и медленному.

Идея всечеловъческаго блага, религія всеобщей пользы, — самая холодная, прозаическая и вдобавокъ самая невъроятная, неосновательная изъ всъхъ религій.

Во всёхъ положительныхъ религіяхъ, кромѣ огромной поэзіи ихъ, промѣ ихъ необычайно организующей мощи, есть еще нѣчто реальное, осязательное. Въ идеть всеобщаго блага реальнаго иттъ ничего Во всёхъ мистическихъ религіяхъ люди согласны, по крайней мѣрѣ, въ исходномъ принципѣ: "Христосъ, Сынъ Божій, Спаситель"; "Римъ вѣчный священный городъ Марса"; "Папа непогрѣшимъ ех cathedra"; "Одинъ Богъ, и Магометъ Пророкъ его" и т. д.

А общее благо, если только начать о немъ думать (чего, обыкновенно, говоря о благъ и пользъ, въ наше время и не дълають), что въ немъ окажется реальнаго, возможнаго?

Это самое сухое, ни къ чему хорошему, даже ни къ чему осязательному, не ведущее отвлечение, и больше ничего. Одинъ находитъ, что общее благо есть страдать и отдыхать поперемънно и потомъ молиться Богу; другой находитъ, что общее благо это—то работать, то наслаждаться, всегда и ничему не върить идаальному; а третій только наслаждаться всегда и т. д.

Какъ это примирить, чтобы всёмъ намъ было полезно (т.-е. пріятно-полезно, а не поучительно-полезно)?

Если космополитизмъ и всеобщая польза есть ничто иное какъ

фраза, уже начинающая въ наше времи наводить скуку и внушать пре

⇒рвніе, то про племенное чувство нельзя того же сказать.

Однообразно настроенное и блаженное человъчество—это призракъ, вовсе даже некрасивый и непривлекательный, но племя, разумьется,—явленіе очень реальное. Поэтому племенным чувства и сочувствія кажутся сразу довольно естественными и понятными. Но и възнахъ много необдуманности, моднаго суевърія и фразы.

Что такое племя безъ системы своихъ религіозныхъ и государственмыхъ идей? За что его любить? За кровь? Но кровь, вёдь, съ одной стороны ии у кого не чиста, и Богъ знаетъ, какую кровь иногда люминь, полагая, что любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Везплодіе духовное! Всё великія націи очень смёшанной крови.

Языкъ? Но языкъ что такое? Языкъ дорогъ особенно какъ выраженіе родственныхъ и дорогихъ намъ идей и чувствъ. Анти-европейскія блестящія выходки Герцена, читаемыя на французскомъ языкъ, производятъ божъе русское впечатлъніе, чъмъ по-русски написанныя статьи Голоса и т. п.

Любить племя за племя—натяжка и ложь. Другое дёло, если племя родственное хоть въ чемъ нибудь согласно съ нашими особыми идеяин, съ нашими коренными чувствами. ствамъ и безпощадно требуемый отъ нихъ всёхъ, подъ опасеніемъ наказаній,—талантъ повиновенія, который въ другихъ мёстахъ вышелъ изъ моды, особенно теперь!"

И не только покорность, но и другія высокія и добрыя чувства выработались въ народів нашемъ отъ долгой дисциплины, подъ которой онъ жилъ.

Недавно я случайно встрѣтилъ въ одномъ Православномъ журналѣ слѣдующее замѣчаніе:

"При рѣшительномъ отсутствій всякой свободы и самобытности въ жизни гражданской и общественной, нашему простолюдину естественно было пытаться вознаградить себя самобытностью въ жизни духовной, самодѣятельностью въ области мысли и чувства" ("Христіанское Чтеніе", "О Русскомъ простонародномъ мистицизмъ", Н. И. Барсова).

Правда, это привело въ расколамъ и ересямъ, но за то привело, съ одной стороны, къ поэтическому творчеству, а съ другой—къ равнодушно въ политическихъ внутреннихъ вопросахъ, къ высокой слабости демагогическаго духа, именно къ тому, чего хотвло всегда Христіанство: "Царство мое не отъ міра сего".

Такое направленіе равно полезно и для практической мудрости народовъ въ политикѣ, и для развитія поэтическихъ наклонностей. Практическая мудрость народа состоитъ именно въ томъ, чтобы не искать политической власти, чтобы какъ можно менѣе мѣшаться въ общегосударственныя дѣла. Чѣмъ ограниченнѣе кругъ людей, мѣшающихся въ политику, тѣмъ эта политика тверже, толковѣе, тѣмъ самые люди даже всегда пріятнѣе, умнѣе.

Однимъ словомъ, съ какой бы стороны мы ни взглянули на Великорусскую жизнь и Государство, мы увидимъ, что Византизмъ, т.-е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всякомъ случав глубоко проникаютъ въ самыя нъдра нашего общественнаго организма.

Сила наша, дисциплина, исторія просв'єщенія, поэзія, однимъ словомъ, все живое у насъ сопряжено органически съ родовой Монархіей нашей, освященной Православіемъ, котораго мы естественные насл'ядники и представители во вселенной.

Византизмъ организовалъ насъ, система Византійскихъ идей создала величіе наше, сопрягаясь съ нашими патріархальными, простыми началами, съ нашимъ, еще старымъ и грубымъ въ началъ, Славянскимъ матеріаломъ.

Измѣняя, даже въ тайных помыслах наших, этому Византизму, мы погубимъ Россію. Ибо тайные помыслы, рано или поздно, могутъ найти себѣ случай для практическаго выраженія.

Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тёнью скучнаго, презрѣннаго всемірнаго блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можемъ неисцѣлимо и преждевременно разстроить орга-

низмъ нашего Царства, могучій, но все-таки же способный, какъ и все на свётё, къ болёзни и даже разложенію, хотя бы и медленпому.

Идея всечеловъческаго блага, религія всеобщей пользы,—самая холодная, прозаическая и вдобавокъ самая невъроятная, неосновательная изъ всёхъ религій.

Во всёхъ положительныхъ религіяхъ, кромё огромной поэзіи ихъ, кромё ихъ необычайно организующей мощи, есть еще нёчто реальное, осязательное. Въ идет всеобщаю блага реальнаю нътъ ничею Во всёхъ мистическихъ религіяхъ люди согласны, по крайней мёрё, въ исходномъ принципё: "Христосъ, Сынъ Божій, Спаситель"; "Римъ вёчный священный городъ Марса"; "Папа непогрёшимъ ех cathedra"; "Одинъ Богъ, и Магометъ Пророкъ его" и т. д.

А общее благо, если только начать о немъ думать (чего, обыкновенно, говоря о благъ и пользъ, въ наше время и не дълаютъ), что въ немъ окажетси реальнаго, возможнаго?

Это самое сухое, ни въ чему хорошему, даже ни въ чему осязательному, не ведущее отвлечение, и больше ничего. Одинъ находитъ. что общее благо есть страдать и отдыхать поперемънно и потомъ молиться Богу; другой находить, что общее благо это—то работать то паслаждаться, всегда и ничему не върить идаальному; а третин—, только наслаждаться всегда и т. д.

Какъ это примирить, чтобы всемъ намъ было полезно (т.-е. втелно-полезно, а не поучительно-полезно)?

Если космонолитизмъ и всеобщан польза есть ничто инсерраза, уже начинающая въ наше время наводить скуку и вичинартное чувство нельзя того же сказат:

Однообразно настроенное и блаженное человъчество— за вовсе даже некрасивый и непривлекательный, но плек. Сля,—явленіе очень реальное. Поэтому племенные чте ствія кажутся сразу довольно естественными и понятим викъ много необдуманности, моднаго суевърія и филь.

Что такое племя безъ системы своих религовных выхъ идей? За что его любить? За кровь: Но ком. — Стороны ни у кого не чиста, и Богъ знаетт. както бишь, полагая, что любишь свою, близкую. Г везплодіе духовное! Всѣ великія націи очен

Языкъ? Но языкъ что такое? Языкъ дорого продственныхъ и дорогихъ намъ иден и чувсть:

при выходки Гердена, читаемыя но франкультання выходки гердена, читаемыя но франкультання выходки приское впечатарние, чъмъ по-русски намърствення выходки приское прис

Любить племя за племя— натижка и выродственное коть въ чемъ нибудь соглаии, съ нашими коренными чувствик Идея же національностей въ томъ видѣ, въ какомъ ее ввелъ въ политику Наполеонъ III, въ ея нынѣшнемъ модномъ видѣ, есть ничто иное, какъ тотъ же либеральный демократизмъ, который давно уже трудится надъ разрушеніемъ великихъ культурныхъ міровъ Запада.

Равенство лицъ, равенство сословій, равенство (т.-е. однообразіе), провинцій, равенство націй,—это все одинъ и тотъ же процессъ; въ сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая пріятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархія, либо всеобщая мирная скука.

Идея національностей чисто племенныхъ въ томъ видѣ, въ какомъ она является въ XIX вѣкѣ, есть идея, въ сущности, вполнѣ космо-политическая, анти-государственная, противу-религіозная, имѣющая въ себѣ много разрушительной силы и ничего созидающаго, націй культурой не обособляющая; ибо культура есть ничто иное, какъ своеобразіе \*); а своеобразіе нынѣ почти вездѣ гибнеть преимущественно отъ политической свободы. Индивидуализмъ губитъ индивидуальность людей, областей и націй.

Франція погубила себя окончательно этимъ принципомъ; подождемъ коть немножко еще, что станется съ Германіей! Ея поздніе лавры еще очень зелены, а организмъ едва ли моложе Французскаго.

Кто радикалъ отъявленный, то-есть разрушитель, тоть пусть любить чистую илеменную національную идею; ибо она есть лишь частпое видоизм'яненіе космополитической, разрушительной идеи.

Но тотъ, кто не радикалъ, тотъ пусть подумаетъ хоть немного о томъ, что я сказалъ.

## ГЛАВАШ.

#### Что такое Славизмъ.

Отвѣта нѣтъ!

Напрасно мы будемъ искать какія-нибудь ясныя, рѣзкія черты, какія-нибудь опредѣленныя и яркія историческія свойства, которыя были бы общи всѣмъ Славянамъ.

Славизмъ можно понимать только какъ племенное этнографическое отвлеченіе, какъ идею общей крови (хотя и не совсёмъ чистой) и сходныхъ языковъ.

Идея Славизма не представляеть отвлеченія историческаго, т. е. такого, подъ которымъ бы разумѣлись, какъ въ квинтъ-эссенціи, всъ отличительные признаки религіозные, юридическіе, бытовые, художественные, составляющіе, въ совокупности своей, полную и живую историческую картину извѣстной культуры.

<sup>\*)</sup> Китаець и Турокь поэтому конечно культурные Бельгійца и Швейцарца!

Скажите: Китаизмъ, Китайская культура всякому, болѣе или менѣе ясно.

Скажите: Европеизмъ, и, несмотря на всю сложность Западно-Европейской исторіи, есть нѣкоторыя черты, общія всѣмъ эпохамъ, всѣмъ Государствамъ Запада, — черты, которыхъ совокупность можетъ послужить для исторической классификаціи, для опредѣленія, чѣмъ именно Романо-Германская культура, взятая во всецѣлости, отличалась и отличается теперь отъ всѣхъ другихъ, погибшихъ и существующихъ, культуръ, отъ Японо-Китайской, отъ Исламизма, Древне-Египетской, Халдейской, Персидской, Эллинской, Римской и Византійской.

Частныя цивилизаціи: Англо-Саксонскую, Испанскую, Итальянскую, Германскую также не трудно опредёлить въ совокупности ихъ отличительныхъ признаковъ. У каждой изъ этихъ частныхъ цивилизацій была одна общая литература, одна государственная форма выяснилась при началѣ ихъ цеѣтенія, одна какая-нибудь религія (Католическая или Протестантская) была тѣсто связана съ ихъ историческими судьбами; школа жипописи, архитектурные стили, музыкальныя мелодіи, философское направленіе были у каждой свои, болѣе или менѣе выработанныя, ясныя, наглядныя, доступныя изученію.

Такимъ образомъ не только Германизмъ, Англо-Саксонство, Французская культура, Старо-Испанская, Итальянская культура временъ Данта, Льва Х-го, Рафаеля и т. д., не только, я говорю, эти отвлеченныя идеи частныхъ Западныхъ культуръ соотвътствуютъ яснымъ историческимъ картинамъ, но и болъе общая идея Европеизма, протвопоставленная Византизму, Элленизму, Риму, и т. д., кажется отъ подобнаго сравненія ясной и опредъленной.

Такъ, напр., если бы на всю Европу, съ прошедшимъ ел и настоящимъ, смотрѣлъ какой-нибудь вполнѣ безпристрастный и наиболѣе развитой человѣкъ не Христіанскаго исповиданія, онъ бы сказалъ себѣ, что нигдѣ онъ не видалъ еще такого сильнаго развитія
власти духовной (а вслѣдствіе того и политическаго вліянія), какъ
у одного старшаго жереца, живущаго въ одномъ изъ южныхъ городовъ,
витдѣ прежде не вицѣлъ бы онъ, быть можетъ, такой пламенной,
одушевленной религіозности у Царей и народовъ, нигдѣ такого пѣжнаго, кружевнаго, величественнаго и восторженнаго, такъ сказатъ,
стыля въ постройкѣ храмовъ, нигдѣ не видалъ бы онъ такого высокаго, преувеличеннаго даже понятія о достоинствѣ личности человѣческой, о личной чести, о самоуправляющейся нравственности, сперва въ одномъ сословіи, а потомъ и въ другихъ, нигдѣ такого уважевія и такой любезности къ женщинамъ и т. д.

Потомъ увидалъ бы онъ атеизмъ, какого еще нигдъ не бывало, демагогію страшнье Аеинской демагогін, гоненія повсемьстныя на прежде столь священнаго жреца, увидёль бы, небывалыя нигдё дотоль, открытія реальной науки, машины и т. д.

И такъ, даже и столь общая иден Европеизма ясна и соотвътствуетъ одной, такъ сказать, органически связной исторической картинъ.

Гдѣ же подобная ясная, общая идея Славизма? Гдѣ соотвѣтственная этой идеи яркая и живая историческая картина?

Отдёльныя историческія картины Славянскихъ Государствъ довольно ясны (хотя въ нёкоторыхъ отношеніяхъ все-таки менёе ярки и богаты своеобразнымъ содержаніемъ, чёмъ отдёльныя историческія картины Франціи, Германіи, Англіи, Испаніи); но гдё же общая связь этихъ отдёльныхъ, положимъ и живыхъ, при близкомъ разсмотрпніи, картинъ? Она теряется въ баснословныхъ временахъ Гостомысловъ, Пястовъ, Аспаруховъ, Любушей и т. д.

Исторіи Древне-Болгарскаго и Древне-Сербскаго Царствъ очень безцвѣтны и ничего особеннаго, рѣзко характернаго, Славинскаго не представляють: онѣ очень своро вошли въ потокъ Византійской культуры, "не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда"; а съ паденіемъ Византійскаго Государства пресѣклась и ихъ недозрѣлая до своеобразно-культурнаго періода Государственная жизнь.

Чехи? Чехи? О Чехахъ говорить у насъ очень трудно. У насъ принято за правило говорить имъ всякаго рода лестныя вещи \*); писатели наши считаютъ долгомъ ставить Чеховъ непремвино выше Русскихъ. Почему? Я не знаю. Потому ли, что народъ ихъ грамотиве нашего; потому ли, что у нихъ когда-то были благородный Гусъ и страшный Жижка, а теперь есть только "честные" и "ученые" Ригеръ и Палацкій?

Конечно, Чехи—братья намъ; они полезны, не говорю, Славизму (ибо, какъ я сказалъ, Славизма нѣтъ), а Славянству, т.-е. племенной совокупности Славянъ; они полезны какъ передовая баттарея Славянства, принимающая на себя первые удары Германизма.

Но, съ точки зрвнія вышеприведенныхъ культурныхъ отличій, нельзя ли Чеховъ вообще назвать прекраснымъ орудіємъ Нѣмецкой фабрики, которое Славяне отбили у Нѣмцевъ, выкрасили чуть-чуть другимъ цвѣтомъ и повернули противъ Германіи?

Нельзя ли ихъ назвать, въ отношеніи ихъ быта, привычекъ, даже нравственныхъ свойствъ, въ отношеніи ихъ внутренняго, юридическаго, воспитанія Нѣмцами, переведенными на Славянскій языкъ?

Если они братья, то зачемъ же съ братьями эта вечная дипломатія, это гуманное церемонимейстерство, которое мешаетъ называть

<sup>\*)</sup> Теперь, слава Богу, не такъ ужь! (1884 г.).

вещи по имени? У нынъшнихъ Чеховъ есть, пожалуй, самобытность, но вовсе нать своеобразія. Высшая ученость, напр., есть большая сила, но ужь, конечно, эта сила не исключительно Славянская, она могла только способствовать ка изучению, къ пониманию Древне-Славянскихъ, хоть сколько-нибудь своебразныхъ началъ; но отъ пониманія прошедшаго и преходящаго до творчества въ настоящемъ и даже до прочнаго охраненія еще пелая бездна безсилія. Грамотность простаго народа многіе считають необычайнымь и несомніннымь благомь; но, ведь, нельзя же сказать, что это благо есть открытіе Славянъ или что пріобратеніе его Славянамъ доступно болье, чъмъ другимъ народамъ и племенамъ? "Краледворская Рукопись", "Судъ Любуши" и т. н. прекрасныя вещи, но эти археологическія драгоцівнюсти мало приложимы теперь къ странъ, въ которой уже давно тъсно, которая обработана по-Европейски, гдв, за отсутствіемъ родовой аристократіи (она, какъ извъстно, онъмечилась, хотя и существуетъ), духомъ страны править вполив и до крайности современно, по-Западному править ученая буржуазія. Гда-же Любуша найти себа туть живое масто?

Даже нравственными, личными свойствами своими Чехъ очень напоминаетъ Нѣмца, быть можетъ, съ нѣсколько Южно-Германскимъ, болѣе пріятнымъ оттѣнкомъ. Онъ скроменъ, стоекъ, терпѣливъ, въ семейной жизни расположенъ къ порядку, музыкантъ \*).

Политическая исторія сділала Чеховъ осторожными, искусными въ либеральной дипломатіи. Они вполнів по-Европейски мастера собирать митинги, ділать демонстраціи во время и не рискуя открытыми возстаніями. Они не хотять принадлежать Россіи, но крайне дорожать ею для устрашенія Австріи. Однимъ словомъ, все у нихъ какъто на містів, все въ порядків, все по модному вполнів.

Прибавимъ, что они все-таки Католики и воспоминанія о Гусь шижють у нихъ, надо же согласиться, болже національный, чёмъ ремегіозный, характеръ.

Я не говорю, что это все непремѣнно худо или что это все невыгодно для Славянства. Напротивъ того, вѣроятно глубокая германизація не чувствъ и стремленій политическихъ, а ума и быта національнаго, была необходима Чехамъ для политической борьбы противу Германизма.

<sup>\*)</sup> S.-Rene Taillandier, человъкъ умъренно диберальный, и потому, естественно, молящійся, на, такъ называемый, tiers-état, вездъ, гдѣ онъ его встръчаетъ или чуетъ, къ Чехамъ очень расположенъ и умоляетъ ихъ только бить подальше отъ этой деспотической, Византійской Россіи. "Вы не то, что Поляки съ ихъ возвышенним неосторожностями (imprudences sublimes); вы выработали у себя, благо-мъря близости Нъмцевъ, tiers-état; ваши добродътели болье буржуазны. Зачъмъ же намъ необдуманные поступки и слова? Не нужно болье повздокъ въ Москву?" говоризь Чехамъ этотъ Французъ въ 70-мъ году, въ "Revue des deux mondes". Я съ намъ впрочемъ согласевъ:—на кой намъ прахъ—эти Чехи!

Вставленной въ Германское море малочисленной Славинской націи пужно было вооружиться jusqu'aux dents всти тти силами, которыми такъ богато было издавна это Германское море; сохраняя больше Древне-Славинскаго въ быть и умт, она, можетъ быть, не устоила бы противъ болте зртихъ и сложныхъ Германскихъ рессурсовъ.

Такъ какъ здѣсь главная рѣчь идетъ не о томъ, что хорошо или что худо, а лишь о томъ, что особенно свойственно Славянамъ, о томъ, что въ нихъ оригинально и характерно, то можно себѣ позвогорская битва и сдача Праги не сокрушили бы чешскую націю и не подчинили ее на столько вѣковъ Католецизму и Нѣмцамъ (т.-е. Европѣ), то, изъ соединенія полу-Православныхъ, полу-Протестантскихъ стремленій Гуситства съ коммунизмомъ Таборитовъ и съ мощью мѣстной аристократіи, могло бы выработаться нѣчто крайне своеобразное и, ножалуй, Славянское, уже потому одному Славянское, что такое оригинальное сочетаніе и примиреніе соціализма съ Византизмомъ и феодальностью не было ни у кого видано дотолѣ.

Но исторія судила нначе, и Чехи, войдя раньше всёхъ Славянъ и надолго въ общій потокъ Романо-Германской цивилизаціи, раньше всёхъ другихъ Славянъ пришли къ ученому сознанію племеннаго Славизма, но за то, вёроятно, меньше всёхъ другихъ Славянъ сохранили въ себѣ что-либо безсознательно, наивно, реально и прочно существующее Славянское.

Они подобны пожилому мужчинъ, который утратилъ силы плодотворныя, но не утратилъ мужества и чувства. Они съ восторгомъ создали бы, въроятно, что-нибудь свое, если бы могли, если бы одной учености, если бы одного хорошаго знанія началъ и судебъ Славянскихъ было достаточно для творчества, для организаців.

Но, увы! Ученый Австрійскій Консуль Ханъ, который, долго обитая въ Эпирь, записываль тамъ Греко-Албанскія старыя и недавно созданныя эпическія пісни Эпиротовъ, самъ не твориль ихъ! А сочиняють ихъ (и теперь еще, кажется, во всей ихъ напвной свіжести) горные паликары Греки и Арнауты, полуграмотные или безграмотные мужики въ старыхъ фустанеллахъ.

Своеобразное народное творчество (какъ показываетъ намъ вся исторія) происходило совокупными дёйствіями сознательныхъ умовъ и наивныхъ началь, данныхъ жизнью: нуждами, страстями, вкусами, привязанностями, даже тѣмъ, что зовутъ обыкновенно невѣжествомъ. Въ этомъ смыслѣ можно позволить себѣ сказать, что знаніе и незнаніе были (до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ) равносильными двигателями историческаго развитія. Ибо подъ развитіемъ, разумѣется, надо понимать не одну ученость, какъ думаютъ (опять-таки по незнанію) многіе, а нѣкій, весьма сложный, процессъ народной жизни, процессъ

Г. Костомаровъ, несомивно талантливый Малороссъ, но кто же считаетъ его особенно пристрастнымъ къ Великоруссизму? Однако, стоитъ раскрыть его "Исторію Смутнаго Времени" (не знаю, върно ли л помию заглавіе этой книги) чтобы убъдиться, до чего важенъ для насъ Византизмъ съ тъмъ двойственнымъ характеромъ Церкви и родоваю Самодержавія, съ которымъ онъ утвердился на Руси. Поляки были въ Москвъ; Царя или вовсе не было, или являлось нъсколько Самозванцевъ въ разныхъ мъстахъ, одинъ за другимъ. Войска были вездъ разбиты. Бояре измъняли, колебались, или были безсильны и безмолвны; въ самыхъ сельскихъ общинахъ царствовалъ глубокій раздоръ. Но стоило только Поляку войти въ шапкъ въ церковь или оказать малъйшее неуваженіе въ Православію, какъ немедленно распалялся Русскій патріотизмъ до страсти. "Одно Православіе объединяло тогда Русскихъ", говоритъ г. Костомаровъ.

Церковное же чувство и покорность властямъ (Византійская выправка) спасли насъ и въ 12 году. Извѣстно, что многіе крестьяне наши (конечно, не всѣ, а застигнутые врасплохъ нашествіемъ) обрѣли въ себѣ мало чисто-національнаго чувства въ первую минуту. Они грабили помѣщичьи усадьбы, бунтовали противъ дворянъ, брали отъ Французовъ деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но какъ только увидали люди, что Французы обдираютъ иконы и ставятъ въ нашихъ храмахъ лошадей, такъ народъ ожесточился, и все приняло иной оборотъ.

Къ тому же, и власти второстепенныя были тогда иныя: онъ умъли, не задумывансь, обуздывать неразумныя увлеченія.

А чему же служили эти власти, какъ не тому же полу-Византійскому Царизму нашему? Чёмъ эти низшія власти были воспитаны и выдержаны, какъ не долгой Іерархической дисциплиной этой полу-Византійской Руси? Что, какъ не Православіе, скрѣпило насъ съ Малороссіей? Остальное все у Малороссовъ, въ преданіяхъ, въ воспитаніи историческомъ, было вовсе иное, на Московію мало похожее.

Что, какъ не сохранение въ Христіанствъ Восточно-Византійскаго оттънка народомъ Бълой и Южной Руси дало намъ ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которыя ръшили въ послъдній разъ участь Польскаго вопроса?

Развѣ не Византизмъ опредѣлилъ нашу роль въ великихъ, по всемірному значенію, Восточныхъ дѣлахъ?

Даже Расколь нашъ Великорусскій носить на себѣ печать глубокаго Византизма. За мнимую порчу этого Византійскаго Православія осердилась часть народа на Церковь и Правительство, за новшества, за прогрессь. Раскольники наши считають себя болѣе Византійцами, чѣмъ членовъ господствующей Церкви. И, сверхъ того (какъ явствуетъ изъ сознанін всѣхъ людей, изучавшихъ толково Расколъ нашъ), Расудаленіе женщинъ на второй планъ въ обществъ, во время сборищъ и посъщеній, религіозность вообще болье обрядовая, чъмъ романтическая и глубоко - сердечная, если она искренна, или просто насильственная, лицемърная, для поддержанія національной цереви примъромъ, чрезвычайное трудолюбіе, терпъніе, экономія, расположеніе даже къ скупости, почти совершенное отсутствіе рыцарскихъ чувствъ и вообще мало наклонности къ великодушію. Демагогическій и конституціонный духъ воспитанъ и въ Грекахъ и въ Болгарахъ, съ одной стороны безсословностію Турціи (или крайне слабою сословностью, несравненно слабъе еще Русской сословности выраженной, даже и въ старой Турціи), а съ другой тъмъ подавленнымъ свободолюбіемъ, которое бользненно развивается въ народахъ завоеванныхъ, но не слившихся съ своими побъдителями. Вообще и у Болгаръ и у Грековъ мы находимъ расположеніе къ такъ называемому, прогрессу въ дълахъ Государственнухъ и сильный духъ охраненія во всемъ, что касается семьи.

Выходить, что въ политическомъ, Государственномъ отношении п Юго-Славяне и Греки своимъ демагогическимъ духомъ больше напоминаютъ Французовъ, а въ семейномъ отношени — Германские народы; въ этомъ отношении городские Болгары и Греки, очень схожие между собою, составляютъ какъ бы антитезу психическую съ Великоруссами, которые въ государственномъ отношении до сихъ поръ больше подходили, но здравому смыслу и по духу дисциплины, къ Старо-Германскому генію, а въ домашнихъ дѣлахъ, по пылкости и распущенности, къ Романцамъ, (которымъ большинство изъ насъ и теперь продолжаетъ въ этомъ отношении сочувствовать, вопреки всѣмъ справедливымъ увѣщаніямъ и урокамъ строго нравственныхъ людей!)

Итакъ, Болгаринъ, психически похожій на самаго солиднаго, терпъливаго, расчетливаго Нъмца, и ни чуть не похожій на веселаго, живаго, болве распущеннаго, но за то и болве добраго, болве великодушнаго Великоросса, воспитанъ Греками и по Гречески. Онъ точно также орудіе Греческой работы, какъ Чехъ орудіе Німецкой, и точно также обращенъ противъ Новогрецизма, какъ Чехъ направленъ противу Германизма. Сходство между Чехами и Болгарами есть еще и другое. Чехи Католики, но Католицизмъ у нихъ не представляетъ существеннаго цвъта на народномъ политическомъ знамени, какъ на пр., у Поляковь. Онъ имъетъ пока еще у многихъ лишь силу личныхъ привычекъ совъсти, онъ имъетъ силу религіозную, безъ поддержии политической; напротивъ того даже, Католицизмъ въ политическомъ отношенін связанъ у Чеховъ съ воспоминаніями горькими для національной гордости, съ казнью Гуса, съ Белогорской битвой, съ безнощадными распоряженіями Императора Фердинанда ІІ-го въ 20 годахъ XVII века. Демонстраціи въ честь Гуса, который боролся противу

Католицизма, являются теперь въ Чехів національными демонстраціями. И у новыхъ Болгаръ, какъ у нынѣшнихъ Чеховъ, религія личной совъсти населенія несовсѣмъ совпадаеть съ религіей національнаго интереса. Большинство Болгаръ этого еще, вѣронтно, не чувствуетъ, по незнанію, но вожди знають это.

Подобно тому, какъ Чехи кончили свою средневъковую жизнь подъ антикатолическими знаменами Протестантства и Гуситизма, и возобновляють нынѣшнюю свою жизнь опять подъ знаменемъ послѣдиято, Болгары начинають свою новую исторію борьбой не только противу Грековъ, но и противу Православной Церкви, воспитавшей ихъ націю. Они борятся не только противу власти преческой Константинопольской Патріархів, но и противу нерушимости церковныхъ, весьма существенныхъ узаконеній.

Разсматривая же вопросъ съ Русской точки зрћијя, мы найдемъ у нихъ съ Чехами ту разницу, что движение Чеховъ въ пользу Гуситизма приближаетъ ихъ хотя нѣсколько къ столь дорогому для насъ Византизму Вселенскому, а движение Болгаръ можетъ грозить и намъ разрывомъ съ этимъ Византизмомъ, если мы не остережемся во время \*).

Конечно, изъ нѣсколькихъ народныхъ праздниковъ въ честь Гуса, изъ нѣсколькихъ личныхъ обращеній въ Православіе, нельзя еще завлючать, чтобы Чехи склонялясь къ общему переходу въ Церковь Восточную. Мы не имѣемъ права всегда слѣно вѣровать въ то, что намъ было бы желательно. Другое дѣло желать, другое вѣрить. Но все таки мы видимъ въ этомъ старѣйшемъ по образованности Славискомъ народѣ, хотя и легкую, а все же благопріятную нашимъ основнымъ началамъ, черту. Мы не лишены правъ надежды, по крайней мѣрѣ.

У Болгаръ же, напротивъ того, мы видимъ черту совершенно противоположную нашимъ Великорусскимъ основамъ. Самый отсталый, самый послъдній изъ возродившихся Славянскихъ народовъ, является въ этомъ случав самымъ опаснымъ для насъ; ибо только въ его новой исторіи, а не въ Чешской, не въ Польской и не въ Сербской, вступили въ борьбу тъ двъ силы, которыми мы, Русскіе, живемъ и движемся — племенное Славянство и Византизмъ. Благодаря Болгарамъ, и мы стоимъ у какого-то Рубикона.

Чтобы судить о томъ, чего можетъ желать и до чего можетъ доходить въ данную пору нація, надо брать въ расчетъ именно людей крайнихъ, а не ум'вренныхъ. Въ руки первыхъ попадаетъ всегда народъ въ решительным минуты. Ум'еренные же бываютъ обыкновенно

<sup>\*) 1882</sup> г. Теперь опасность разрива Русских съ Грекани меновала; но за то Болгари обнаружили еще больше демагогическаго духа.

двухъ родовъ: такіе, которые въ самой теоріи не хотять крайностей, или такіе, которые лишь на дѣлѣ отступають отъ нихъ. Мнѣ кажется, что всѣ умѣренные Болгарскіе вожди, умѣрены лишь на практикѣ, но въ пдеалѣ они всѣ почти крайніе; когда дѣло коснется Грековъ и Патріархіи.

Народъ Болгарскій простъ (не то, чтобы очень простодушенъ, или добродушенъ, какъ думаютъ у насъ, и не то, чтобы глупъ, какъ ошибочно думаютъ иные Греки, а именно простъ, т.-е., еще неразвить). Въ добавокъ онъ вовсе не такъ пылко и горячо религіозенъ. какъ простой Русскій народъ, который вообще гораздо впечатлительнье Болгарскаго. Народъ Болгарскій, особенно по селамъ, я говорю, прость. Напротивь того малочисленная интеллигенція Болгарская лукава, тверда, по видимому, довольно согласна и образована Греками же, Русскими, Европейцами и отчасти Турками, именно на столько, на сволько нужно для успашной національно-дипломатической борьбы. Этого рода борьба, нока дело не дошло до оружія, имфеть въ наше время какой-то механико-юридическій характеръ, и по тому не требуеть ни философскаго ума, ни высокаго свътскаго образованія, ни даже обыкновенной дюжинной учености, ни воображенія, ни возвышенныхъ, героическихъ, вкусовъ и чувствъ. Хотя по всемъ этимъ перечисленнымъ цунктамъ и Ново-Греческая интеллигенція (за исключеніемъ патріотическаго геронзма) занимаетъ далеко не первостепенное м'єсто во вселенной, но Болгарская, конечно, по незрівлости своей и сравнительной малочисленности, стоить еще много ниже ея, но это равенству борьбы не слишкомъ мешаетъ; это имъетъ свои выгоды и свои невыгоды. Простота же Болгарскихъ селянъ, и думаю, очень выгодна теперь для Болгарскаго дела \*). Дело въ томъ, повторяю, что народъ Болгарскій и простъ и политически неопытень, и вовсе не такъ религіозень, какъ наприм., Русскій простой народъ. Это сознають всв и на Востокв. Интеллигенція же его терпелива, ловка, честолюбива, осторожна и решительна. Напримерь: замѣтивши зимою 71 года, что стараніями Русской дипломатіи (такъ

<sup>\*)</sup> Нѣкоторыя изъ этихъ сравнительныхъ выгодъ и невыгодъ я перечисляль въ статъв моей "Панславизмъ и Греки". Скажу здѣсь еще вотъ что:

Болгары вей вийстй подъ Турціей; Греки разділены между двумя центрами, Авинами и Царьградомъ, которые не всегда согласны.

<sup>2.</sup> Болгары противъ Султана не бунтовали инкогда; у нихъ есть партія, мечтавщая о Султань, какъ о царѣ Болгарскомъ, о Турко-Болгарскомъ дуализиѣ. Загнанность народа послужила ему въ пользу; онъ былъ непредпріничивь и робокъ, а вожди обратили эту слабость очень довко въ силу. Пока Греки рицарски проливали
кровь въ Критѣ, Болгари лукаво подавали адресъ Султану. Это вдругъ двинуло
ихъ дъла.

<sup>3.</sup> Простолюдины Болгарскіе менёе развиты умомь, чёмь Греческіе; при довкости старшинь, и это оказалось силой. Ихъ дегче обмануть, уверить, что расколь,—

говорять здёсь многіе, и даже иные болёе умфренные Болгары), дёло между Патріархіей и Болгарами идеть ко взаимнымъ уступкамъ, увидавши на Вселенскомъ престолѣ Анеима, который прослыль до извъстной степени за человъка, расположеннаго къ Болгарамъ, или къ примфренію, вождя крайняго Болгаризма, Докторъ Чомаковъ (вфроятно матеріалисть), какой то поэть Славейковь и, вфроятно, еще другія лица изъ техъ солидныхъ и богатыхъ старшинъ, которые и у Грековъ и у Юго-Славянъ такъ вліятельны, благодаря отсутствію родовой и чиновной аристократіи, и т. п. люди, уговорили и принудили извъстныхъ Болгарскихъ Архіереевъ, Иларіона, Панарета и друг., стать открыто противу Вселенскаго Патріарха и прервать съ нимъ всякую связь. Они рашились просить, ни съ того, ни съ сего, позволенія у Патріарха, ночью, подъ 6-е января, разрішенія отслужить на Крещенье по утру свою особую Болгарскую Литургію, въ вид'в ознаменованія своей церковной независимости. Они предвидівли, что Патріарху Греки не дадуть согласиться на это, и что, наконець, и трудно вдругъ, въ нѣсколько часовъ, ночью, второняхъ, рѣшиться на такой важной шагъ, дать позволение служить Архіереямъ, которые были низложены Церковью в находятся теперь въ рукахъ людей, Церкви враждебныхъ.

Чомаковъ и К<sup>0</sup> знали, что будетъ отказъ, и требовали настойчиво разрѣшенія, чтобы, въ глазахъ несвѣдующихъ людей, сложить всю вину на Грековъ: "Греки намъ не даютъ воли: чѣмъ же мы виноваты?"

Чомаковъ и К<sup>0</sup> знали, что они поставить этимъ поспѣшнымъ требованіемъ Патріарха между Сцилой и Харибдой. Если, паче чаянія, Патріархъ благословить, то этимъ самымъ вопросъ разрѣшенъ, фирманъ Султанскій въ пользу «Болгаръ йризнанъ Церковью, хотя въ немъ и есть вещи, дающія поводъ къ новымъ распрямъ. Если же Паріархъ откажеть: "coup d'etat" народный, и "Богъ дастъ" и расколь!

И Патріархъ отказалъ.

Этого только и желала крайняя Болгарская партія.

Она понимала многое; она знала, на пр., что прямо на опытную Русскую дипломатію повліять ей не удастся.

не расколь, что Россія сочувствуєть имъ безусловно, что весь міръ за нихъ и т. п. У Грековь каждый больше мътается и шумить. У Болгаръ меньте.

<sup>4.</sup> Греки образованите и гораздо богаче, по за Болгаръ мода этнографическаго либерализма, за нихъ должим быть вст прогрессисты, атенсты, демагоги, вст ненапидящіе авторитетъ Церкви, наконецъ вст, не знакомые съ узаконеніями Вселенской Перкви или не вникающихь!).

<sup>5.</sup> Оружіе? Но оружія Грековъ Болгари не боятся: противъ этого есть Турки, въ крайности нашлись би и другіе. Страхъ Болгаръ отчасти притворний страхъ, отчасти ошибочний... Можно было би сказать и больше, но я пока воздержусь. (1874). Пр. 1884.—И черезъ 10 лътъ—миъ приходитси мало что измѣнить въ этотъ примъчаніи 74 года.—Сущность все таже.

Она знала, съ другой стороны, до чего заблуждаются многіе Греки, воображая, что Болгары ни придумать ничего не уміють, ни сділать ничего не рішатся безъ указанія Русскихъ. Она предвиділа, что Греки все это принишуть Русскимъ.

Болгарская крайняя партія предвидёла, какое бѣшенство противъ-Русскихъ возбудить въ Грекахъ поступокъ Болгаръ 6-го января, и какіе препирательства начнутся послѣ этого между Греками в Русскими.

Агитаторы Болгарскіе предвидѣли, въ какое затрудненіе поставять они и Синодъ, и дипломатію Русскую. Они думали, сверхъ того, что для Турціи выгодны и прінтны будуть эти распри.

Къ тому же у Грековъ кто въ Россіи? Кунцы, или монахи, за сборомъ денегъ, люди не популярные. У Болгаръ въ Россіи Студенты, Профессора. и т. п. люди, которые стоятъ ближе Грековъ къ печати Русской, къ вліятельнымъ лицамъ общества мыслящаго, къ прогрессу, къ модъ, къ дамамъ Москвы!

Студенты плачуть о бѣдствіяхь угнетеннаго, робкаго, будто бы простодушнѣйшаго въ свѣтѣ, народа. Жинзифовы, Дриновы и подобные имъ пишутъ не особенно умно, но кстати и осторожно...

Греки объявляють схизму.

Греки въ изступленіи бранять Русскихъ, и Русскіе отвѣчаютъ ниъ тѣмъ же...

Турки, улыбаясь, склоняются то въ ту, то въ другую сторону.... Это и нужно было Болгарамъ.

"На Русскую дипломатію, на Русскій Синодъ, мы прямо действовать не въ силахъ (сказали себе Болгары): мы подействуемъ лучше на общество, мене опытное, мене понимающее, мене связанное осторожностью, а общество Русское повлінеть, можеть быть, потомъ косвенно и на Дворъ, и на Синодъ, и на здешнюю дипломатію... Когда неть силь поднять тяжесть руками, употребимъ какой нибудь более сложный, посредствующій, снарядъ!".

Такъ думали, такъ еще думають, конечно, Болгарскіе демогоги. И будущее лишь покажеть, вполив ли они все предвидели, или усивхъ ихъ быль только временный.

Болгарскіе демагоги не ошиблись, однако, во многомъ. Многое онв предвидёли вёрно и знали обстоятельства хорошо. Напр., они знали очень хорошо вотъ что; во 1-хъ, что національная идея нынё больше въ модё, чёмъ строгость религіозныхъ чувствъ; что въ Россіи, напр., всякій глупецъ легче напишетъ и легче пойметъ газетную статью, которая будетъ начинаться такъ: «Долголётнія страданія нашихъ братьевъ, Славянъ, подъ игомъ Фанаріотскаго духовенства», чёмъ статья, которая будетъ развивать такую мысль: "Желаніе Болгаръ вездё, гдё "только есть нёсколько Болгарскихъ семействъ, зависить не отъ мёст-

"наго ближайшаго Греческаго Архіерея, а непремѣнно отъ Болгарска"го—потому только, что онъ Болгарскій, есть, само по себѣ, желаніе
"схизмы, раскола, совершенное подчиненіе церковныхъ правилъ при"дирчивому цаціональному фанатизму. Это желаніе — поставить себя
"между Греками въ положеніе столь же особое, какъ положеніе Ар"минъ, Католиковъ, Протестантовъ, Русскихъ Старообрядцевъ я т. п.
"Въ Солунѣ, Битоліи, Адріанополѣ и другихъ городахъ, по древнимъ
"Христіанскимъ Правиламъ, не могутъ быть два Православныхъ Епи"скопа вмѣстѣ, а могутъ быть Армянскій и Греческій (т. е., Право"славный), Католическій, и т. д."

Эти люди (Чомаковъ и К°) очень хорошо знають всё эти правила; они мудры, какъ змін; но имъ дёла вёть до незыблемости Православія. Если они дорожать имъ нёсколько, такъ развё только по тому, что оно нашлось подъ рукою, въ народі, а не другая религія. Мінять же явно религію неудобно, потому что въ средё простаго народа можеть произойти разрывь, а народа всего не очень много, около 5 милліоновь, положимъ. И больше ничего!

Итакъ Болгарскій народъ, увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начинаетъ свою новую исторію борьбой не только противу Грековъ, но, по случайному совпаденію, и противу Церкви и ся каноновъ.

У Грека всв національныя воспоминанія соединены съ Православіемъ. Византизмъ, какъ продуктъ историческій, принадлежитъ Грекуи онъ, сознавая, что въ первоначальномъ созпаніи Церкви принимали участіе люди разныхъ племенъ: Итальянцы, Испанцы, Славяне, уроженцы Сиріи, Египта, Африки, поминтъ однако, что преимущественно на Еллинскомъ языкъ, съ помощью Еллинской цивилизаціи, строилось сложное и великое зданіе догмата, обряда и канона Христіанскихъ, и что безъ сложности этой, удовлетворяющей разнообразнымъ требованіямъ, не возможно было бы и объединить въ одной религіи столь разнородные элементы: племенные, сословные, умственные, и на столь огромномъ пространствв! Послъднее возрожденіе Грецизма и революція 20-хъ годовъ совершились также подъ знаменемъ Православія; ребенокъ Греческій слышитъ объ этомъ въ пъсняхъ съ дътства.

«Дій ту Христу тинъ пистинъ тинъ агіань!» поетъ Грекъ. А Христіанство, «Святая Христова Вфра» (Писти агіа ту Христу) для Грека не значитъ голая и сухая утилитарная правственность, польза ближияго, или, такъ называемаго, человъчества. Христіанство для Грека значитъ Православіе, догматы, канонъ и обрядъ, взятые во всецьлости.

Невърующій Грекъ и тоть за все это держится, какъ за народное знамя.

У Болгарина, напротивъ того, половина воспоминаній, по крайней мъръ, связана съ борьбой противъ Византизма, противу этихъ Православныхъ Грековъ. У Болгарскаго патріота въ комнатѣ, рядомъ съ иконой Православныхъ Кирилла и Менодія, обучившихъ Болгаръ Славянской національной грамотѣ (это главное для нихъ, а не крещеніе), вы видите обыкновенно язычника Царя Крума, которому подносятъ на мечѣ голову Православнаго Греческаго Царя.

Ликургъ, Епископъ Сирскій, посъщая, въ 73-мъ году, Авонъ, заъхалъ и въ богатый Болгарскій монастырь, Зографъ, котораго монахи съ Патріархіей связь прерывать не желали, а вели себя очень осторожно между своими Болгарскими Комитетами и Цареградской Іерархій. Однако, и у нихъ, въ пріемной, Ликургъ увидалъ портреты отверженныхъ Церковью Болгарскихъ Епископовъ. На его вопросъ: "По чему они держатъ ихъ въ почетѣ?" — "Они имѣютъ для насъ національное значеніе", отвѣтили ему сухо Болгарскіе монахи.

Такова историческая противоположность Грековъ и Болгаръ съ точки зрвнія Православія. У Грековъ вся исторія ихъ величія, ихъ паденія, ихъ страданій, ихъ возрожденія, связана съ воспоминаніемъ о Православіи, о Византизмѣ. У Болгаръ, напротивъ того, только часть; а другая часть, и самая новѣйшая, горячая, модная часть воспоминаній, въ слѣдующемъ поколѣніи будетъ связана со скептическимъ воспитаніемъ, съ племеннымъ возрожденіемъ, купленнымъ ожесточенной борьбой противу Церкви, противу того Византійскаго авторитета, который, если присмотрѣться ближе, составляеть почти единственную, коть еколько нибудь солидпую, охранительную силу во всей Восточной Европѣ и въ значительной части Азіи.

Если сравнить другъ съ другомъ всв эти удачно возрождающіеся, либо пеудачно возстающіе въ XIX вѣкѣ, мелкіе или второстепенные народы, то окажется, что ни у одного изъ нихъ, ни у Чеховъ, ни у Сербовъ, ни у Поляковъ, ни у Грековъ, ни у Мадьяръ, нѣтъ такого отрицательнаго, такого прогрессивнаго, знамени, какъ у этихъ отсталыхъ, будто-бы невинныхъ и скромныхъ, Болгаръ.

Начало исторіи кладеть всегда неизгладимую печать на всю дальнейшую роль народа; и черта, по видимому, не важная, не резкая въначале, разростаясь мало по малу, принимаеть, съ теченіемъ времени, все более и более грозный видъ.

Для насъ же, Русскихъ, эта черта, эта органическая особенность Ново-Болгарской исторіи, тѣмъ болѣе важна, что Болгары случайнымъ и, отчасти для большинства ихъ самихъ неожиданнымъ, поворотомъ дѣла, вступили въ борьбу не съ авторитетомъ какимъ бы то ни было, а именно съ тѣмъ авторитетомъ, который для Россіи такъ дорогъ, именно, съ той Вселенской Церковью, правила и духъ которой создали всю нашу Великорусскую силу, все наше величіе, весь нашъ народно-Государственный геній.

Дело не въ томъ, сознательно ли все Болгары вступили на этотъ

отрицательный, разрушительный, путь, или нётъ. Горсть людей, руководящихъ сознательно, сказала себв, и говоритъ и теперь во всеуслышаніе: "Пока не объединимъ весь народъ отъ Дуная до послёдняго Македонскаго села, нёть уступокъ никому, нётъ примиренія. Намъ никто не нуженъ, кромѣ Султана. И мы будемъ сектаптами скорѣе, чёмъ уступимъ хотя что бы то ни было!" Но большинство, конечно, обмануто, увлечено и не можетъ даже представить себв всёхъ послёдствій подобнаго насильственнаго разрыва съ Восточными Церквами.

Положимъ такъ, большинство не виновато; но дѣло идетъ здѣсь не о нравственной свободной вмѣняемости, а о полуневольномъ, трудноисправимомъ политическомъ направленін народной жизни.

Народъ послушался своихъ вождей, по этому и онъ отвѣтственъ; иначе нельзя было бы и войнъ вести, и возстанія усмирять. Вотъ въ чемъ дѣло!

У Болгаръ по этому мы не видимъ до сихъ норъ ничего Славянскаго въ смыслѣ зиждительномъ, творческомъ; мы видимъ только отрицаніе, и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе.

Повторимъ еще разъ, что отрицаніе Болгарское относится именно въ тому авторитету, который править уже нѣсколько вѣковъ самой великой силой Славянства—Русскимъ Государствомъ.

Что бы сталось со всёми этими учеными и либеральными Славинами, со всёми этими ораторами и профессорами, Ригерами, Палацкими, Сербскими Омладинами, Болгарскими докторами, если бы, на заднемъ фонѣ картины, не видиѣлись бы въ загадочной дали, Великорусскіе снѣга, Казацкія ники и топоръ Православнаго мужика бородатаго, которымъ спокойно и неторопливо правитъ полу-Византійскій Царь-Государь нашъ!? Хороши бы они были безъ этой пики и этого топора, либералы эти и мудрецы мѣщанскаго прогресса!

Для существованія Славянъ необходима мощь Россіп.

Для силы Россіи необходимъ Византизмъ.

Тотъ, кто потрясаетъ авторитетъ Византизма, подкапывается, самъ, быть можетъ, и не понимая того, подъ основы Русскаго Государства.

Тотъ, кто воюетъ противъ Византизма, воюетъ, самъ не зная того, косвенно и противу всего Славянства; ибо что такое племенное Славянство безъ отвлеченнаго Славизма?...

Неорганическая масса, легко расторгаемая въ дребезги, легко сливающаяся съ республиканской Всеевропой!

А Славизмъ отвлеченный, такъ, или иначе, но съ Византизмомъ долженъ сопричьси. Другого крѣпкаго дисциплинирующаго начала у Славянъ разбросанныхъ мы не видимъ. Нравится ли намъ это, или иѣтъ, худо ли это Византійское начало, или хорошо оно, но оно единственный надежный якорь нашего, не только Русскаго, но и Всеславянскаго, охраненія.

## ГЛАВА ІУ.

Что тавов Славинство? (Продолжение).

Я свазаль о Чехахъ и о Болгарахъ, остаются еще Словави, Сербы, Поляви, Русскіе.

Словаковъ этнографически причисляють обыкновенио къ Чешской націи, но исторически они связаны съ Мадьярами, съ судьбами Угорскаго Царства, и культурно, конечно, такъ проникнуты Мадьярскими бытовыми началами, что ихъ, въ отношеніи быта и привычекъ, можно назвать Мадьярами, переведенными на Славянскій языкъ, 1) точно также, какъ Чехи, по всей организаціи своей, переведены съ Нѣмецкаго, а Болгары, по воспитанію своему до послѣдняго времени, переведены съ Греческаго языка на Славянское нарѣчіе.

Теперь о Сербахъ.

Ни одинъ изъ Славянскихъ народовъ не раздробленъ такъ и политически и культурно, какъ Сербскій народъ.

Болгары всё райя Султана, всё считають себя и теперь Православными; всё до послёдняго времени были воспитаны Греками и по Гречески. Поляки всё Католики, всё дёти собственной падшей Польской цивилизаціи, Польской государственности. Хотя оня политически и раздёлены мёжду тремя Государствами, но всё тё изъ нихъ, которые не опівмечились и не обрусёли (т. е., большинство), схожи между собою по историческому воспитанію, и вельможа, и шляхта, и крестьяне; шляхта и крестьяне могуть мало походить другь на друга; но я говорю о томъ, что шляхта въ Россіи похожа на шляхту въ Австріи, что крестьяне Польскіе, по всему пространству прежней собственной Польши, тоже болёе, или менёе, схожи между собою.

Чехи съ Моравами тоже довольно однороднаго историческаго воспитанія.

Что касается до Сербовъ, то они раздѣлены, въ Государственномъ отношенія, во 1-хъ, на 4 части: 1) Независимое Княжество; 2) Черногорія. 3) Турецкія владѣнія (Боснія, Герцеговина и Старая Сербія), и 4) Австрійскія владѣнія (Словинцы, Хорваты, Далматы и т. д.).

Они раздълены еще и на три половины по религи: на Православную, Католическую и Мусульманскую.

<sup>1)</sup> Я разумбю здёсь не политическія симпатін, или антинатіи Словаковъ, а только шхъ культурно-бытовыя привычки. Многіе смешивають это, и напрасно. Малороссы, на примеръ, доказали, что они предпочитають соединеніе съ Великороссіей Польскому союзу, но нельзя не согласиться, что въ быту ихъ, въ культурныхъ привычкахъ, било всегда довольно иного Польскаго, съ Московскимъ вовсе не схожаго. Такихъ примеровъ много.

вещи по имени? У нынъшнихъ Чеховъ есть, пожалуй, самобытность, но вовсе изтъ своеобразія. Высшая ученость, напр., есть большая сила, но ужь, конечно, эта сила не исключительно Славянская, она могла только способствовать къ изученію, къ пониманію Древне-Славянскихъ, коть сколько-нибудь своебразныхъ началъ; но отъ пониманія прошедшаго и преходящаго до творчества въ настоящемъ и даже до прочнаго охраненія еще цілая бездна безсилія. Грамотность простаго народа многіе считають необычайнымь и несомніннымь благомь; но, ведь, нельзя же сказать, что это благо есть открытіе Славинь или что пріобратеніе его Славинамъ доступно болае, чамъ другимъ народамъ и илеменамъ? "Краледворская Рукопись", "Судъ Любуши" и т. и. прекрасныя вещи, но эти археологическія драгоцівности мало приложимы теперь къ странъ, въ которой уже давно тъсно, которая обработана по-Европейски, гдв, за отсутствіемъ родовой аристократіи (она, какъ извъстно, онъмечилась, хотя и существуетъ), духомъ страны править вполив и до крайности современно, по-Западному править ученая буржуазія. Гда-же Любуш'в найти себ'в туть живое м'всто?

Даже нравственными, личными свойствами своими Чехъ очень напоминаетъ Нѣмца, быть можетъ, съ нѣсколько Южно-Германскимъ, болѣе пріятнымъ оттѣнкомъ. Онъ скроменъ, стоекъ, териѣливъ, въ семейной жизни расположенъ къ порядку, музыкантъ \*).

Политическая исторія сдѣлала Чеховъ осторожными, искусными въ либеральной дипломатіи. Они вполнѣ по-Европейски мастера собирать митинги, дѣлать демонстрація во время и не рискуя открытыми возстаніями. Они не хотять принадлежать Россіи, но крайне дорожать ею для устрашенія Австріи. Однимъ словомъ, все у нихъ какъто на мѣстѣ, все въ порядкѣ, все по модному вполнѣ.

Прибавимъ, что они все-таки Католики и воспоминанія о Гусѣ имѣютъ у нихъ, надо же согласиться, болѣе національный, чѣмъ религіозный, характеръ.

Я не говорю, что это все непремѣнно худо или что это все невыгодно для Славянства. Напротивъ того, вѣроятно глубокая германизація не чувствъ и стремленій политическихъ, а ума и быта національнаго, была необходима Чехамъ для политической борьбы противу Германизма.

<sup>\*)</sup> S.-Rene Taillandier, человът умъренно либеральний, и потому, естественно, молящійся, на, такъ называемий, tiers-état, вездъ, гдѣ онъ его встрѣчаетъ нап чуетъ, къ Чехамъ очень расположенъ и умоляетъ ихъ только бить подальше отъ этой деспотической, Византійской Россіи. "Ви не то, что Поляки съ ихъ возвишеними неосторомностями (imprudences sublimes); ви виработали у себя, благодаря близости Нѣмцевъ, tiers-état; ваши добродѣтели болѣе буржуазни. Зачѣмъ же вамъ необдуманные поступки и слова? Не нужно болѣе поѣздокъ въ Москву?" говорилъ Чехамъ этотъ Французъ въ 70-мъ году, въ "Revue des deux mondes". Я съ нишъ впрочемъ согласенъ:—на кой намъ прахъ—эти Чехи!

Вставленной въ Германское море малочисленной Славлиской націн пужно было вооружиться jusqu'aux dents всѣми тѣми силами, которыми такъ богато было издавна это Германское море; сохраняя больше Древне-Славянскаго въ бытѣ и умѣ, она, можетъ быть, не устояла бы противъ болѣе зрѣлыхъ и сложныхъ Германскихъ рессурсовъ.

Такъ какъ здѣсь главная рѣчь идетъ не о томъ, что хорошо или что худо, а лишь о томъ, что особенно свойственно Славянамъ, о томъ, что въ нихъ оригинально и характерно, то можно себѣ позвогорская битва и сдача Праги не сокрушили бы чешскую націю и не подчинили ее на столько вѣковъ Католяцизму и Нѣмцамъ (т.-е. Европѣ), то, изъ соединенія полу-Православныхъ, полу-Протестантскихъ стремленій Гуситства съ коммунизмомъ Таборитовъ и съ мощью мѣстной аристократіи, могло бы выработаться иѣчто крайне своеобразное и, пожалуй, Славянское, уже потому одному Славянское, что такое оригинальное сочетаніе и примиреніе соціализма съ Византизмомъ и феодальностью не было ни у кого видано дотолѣ.

Но исторія судила иначе, и Чехи, войдя раньше всѣхъ Славянъ и надолго въ общій потокъ Романо-Германской цивилизаціи, раньше всѣхъ другихъ Славянъ пришли къ ученому сознанію илеменнаго Славизма, но за то, вѣроятно, меньше всѣхъ другихъ Славянъ сохранили въ себѣ что-либо безсознательно, наивно, реально и прочно существующее Славянское.

Они подобны пожилому мужчинѣ, который утратилъ силы илодотворныя, но не утратилъ мужества и чувства. Они съ восторгомъ создали бы, вѣроятно, что-нибудь свое, если бы могли, если бы одной учености, если бы одного хорошаго знанія началъ и судебъ Славянскихъ было достаточно для творчества, для организаціи.

Но, увы! Ученый Австрійскій Консуль Хань, который, долго обитая въ Эпиръ, записываль тамъ Греко-Албанскія старыя и недавно созданныя эпическія пъсни Эпиротовъ, самъ не твориль ихъ! А сочиняють ихъ (и теперь еще, кажется, во всей ихъ напвной свъжести) горные паликары Греки и Арнауты, полуграмотные или безграмотные мужики въ старыхъ фустанеллахъ.

Своеобразное народное творчество (какъ показываеть намъ вся исторія) происходило совокупными дѣйствіями сознательныхъ умовъ и наивныхъ началь, данныхъ жизнью: нуждами, страстями, вкусами, привязанностями, даже тѣмъ, что зовуть обыкновенно невѣжествомъ. Въ этомъ смыслѣ можно позволить себѣ сказать, что знаніе и незнаніе были (до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ) равносильными двигателями историческаго развитія. Ибо подъ развитіемъ, разумѣется, надо понимать не одну ученость, какъ думаютъ (опять-таки по незнанію) многіе, а нѣкій, весьма сложный, процессъ народной жизни, процессъ

въ значительной степени безсознательный и до сихъ поръ еще не ясно постигнутый соціальной наукой. У Чеховъ, повторяю, очень сильно Славянское сознаніе, но гдѣ у нихъ, въ Чехіи и Моравіи, богатство и прочность древнихъ или, напротивъ того, вовсе новыхъ, Славянскихъ, Чешскихъ привычекъ, произведеній, вкусовъ и т. д.? Все Европейское! Итакъ я не знаю, кто можетъ отвергнуть то, что я выше сказалъ: Чехія есть орудіе Нѣмецкой работы, обращенное нынѣ Славянами противъ Германизма.

Гдё же туть славизмъ?

Теперь поговоримъ о Болгарахъ.

Волгары воспитаны Греками въ томъ смыслѣ, въ какомъ Чехи воспитаны Нѣмцами. Вѣра у Болгаръ съ Греками одна, привычки схожи; религіозныя понятія до послѣдняго времени были одинаковы. Въ сельскихъ обычанхъ, въ повѣрьяхъ, постройкахъ и т. п. есть отличія, но эти отличія, такъ не велики (кромѣ языка), что во многихъ отношеніяхъ между Грекомъ Критскимъ и Грекомъ Эпирскимъ, Грекомъ Кефалонитомъ и Грекомъ Өракійскимъ, есть больше разницы бытовой и психической (личной, то есть), чѣмъ между Грекомъ Өракійскимъ и Болгариномъ той же страны, или между Грекомъ Македонскимъ и Болгариномъ.

Это я говорю о сельскомъ населеніи, которое еще гораздо разче отличается одно отъ другаго, чёмъ городское. Тотчасъ же по прівздів моемъ на Востокъ умълъ я по физіономіи, по пріемамъ, по одеждъ, отличать Оракійскаго Грека отъ Эпирота и Грека островитянина, а потомъ и по характеру. Оракійскій Грекъ, сравнительно съ островитяниномъ и Эпиротомъ (Албанцемъ), робокъ, остороженъ и тяжелъ, вообще не слишкомъ красивъ, не особенно смуглъ, одъть какъ Болгаринъ. Островитянинъ (Критянинъ, на пр.) изященъ, красивъ, отваженъ, гордъ, тонокъ и вийсти добродушенъ, ласковъ; онъ и по чувствамъ, не только по виду, романтичние и Оракійскаго Грека и Албанца; онъ моряка, наконецъ. Албанецъ, или Эпиротъ, вообще некрасивъ, очень бледень, худь, но обыкновенно граціозень, самолюбивь и подвижень до нельзя, воинственъ; романтизмъ его чисто военный; эротического романтизма у него нътъ. Критянинъ влюбляется, Эпиротъ никогда. Народныя пъсни Крита исполнены эротизма; пъсни Эпира сухи и строго - воинственны. Вотъ какая разница! Различать же Оракійскаго Грека отъ Оракійскаго Болгарина, я, сознаюсь, въ 10 лѣтъ не выучился. Кто виноватъ: я, или данныя самыя, не знаю.

Что касается до городскаго населенія, до лавочниковъ, ремесленниковъ, докторовъ, учителей и купцовъ, которые составляютъ, такъ называемую, интеллигенцію и у Грековъ, и у Болгаръ, то между ними нѣтъ никакой разницы. Тѣ же обычаи, тѣ же вкусы, тѣ же качества и тѣ же пороки. Крфпкая, болѣе или менѣе, строгая семейственность, удаленіе женщинъ на второй планъ въ обществь, во время сборящь и посьщеній, религіозность вообще болье обрядовая, чьмъ романтическая и глубово-сердечная, если она искренна, или просто насильственная, лицемърная, для поддержанія національной церкви примъромъ, чрезвычайное трудолюбіе, терпъніе, экономія, расположеніе даже къ скупости, почти совершенное отсутствіе рыцарскихъ чувствъ и вообще мало наклонности къ великодушію. Демагогическій и конституціонный духъ воспитанъ и въ Грекахъ и въ Болгарахъ, съ одной стороны безсословностію Турціи (или крайне слабою сословностью, несравненно слабъе еще Русской сословности выраженной, даже и въ старой Турціи), а съ другой тымъ подавленнымъ свободолюбіемъ, которое бользненно развивается въ народахъ завоеванныхъ, но не слившихся съ своими побъдителями. Вообще и у Болгаръ и у Грековъ мы находимъ расположеніе къ такъ называемому, прогрессу въ дълахъ Государственнухъ и сильный духъ охраненія во всемъ, что касается семьи.

Выходить, что въ политическомъ, Государственномъ отношени и Юго-Славяне и Греки своимъ демагогическимъ духомъ больше напоминаютъ Французовъ, а въ семейномъ отношени—Германскіе народы; въ этомъ отношеніи городскіе Болгары и Греки, очень схожіе между собою, составляють какъ бы антитезу психическую съ Великоруссами, которые въ государственномъ отношеніи до сихъ поръ больше подходили, по здравому смыслу и по духу дисциплины, къ Старо-Германскому генію, а въ домашнихъ дѣлахъ, по пылкости и распущенности, въ Романцамъ, (которымъ большинство изъ насъ и теперь продолжаеть въ этомъ отношеніи сочувствовать, вопреки всѣмъ справедливымъ увѣщаніямъ и урокамъ строго правственныхъ людей!)

Итакъ, Болгаринъ, исихически похожій на самаго солиднаго, терпѣливаго, расчетливаго Нѣмца, и ни чуть не похожій на веселаго. живаго, болве распущеннаго, но за то и болве добраго, болве великодушнаго Великоросса, воспитанъ Греками и по Гречески. Онъ точно также орудіе Греческой работы, какъ Чехъ орудіе Нѣмецкой, и точно также обращенъ противъ Новогрецизма, какъ Чехъ направленъ противу Германизма. Сходство между Чехами и Болгарами есть еще и другое. Чехи Католики, но Католицизмъ у нихъ не представляетъ существеннаго цвъта на народномъ политическомъ знамени, какъ на пр., у Поляковъ. Онъ имъетъ пока еще у многихъ лишь силу личныхъ привычекъ совъсти, онъ имъетъ силу религіозную, безъ поддержки политической; напротивъ того даже, Католицизмъ въ политическомъ отношеніи связанъ у Чеховъ съ воспоминаніями горькими для національной гордости, съ казнью Гуса, съ Белогорской битвой, съ безнощадными распораженіями Императора Фердинанда П-го въ 20 годахъ XVII въка. Демонстраціи въ честь Гуса, который боролся противу диться національной буржуазіей, профессорами, учителями, купцами, докторами и отчасти священниками, которые, впрочемъ, во всъхъ подобныхъ вопросахъ мало чёмъ отличаются отъ людей свётскихъ.

У Турецкихъ Славянъ отсутствіе сословнаго воспитанія еще замътнъе; ибо привилегированное сословіе представляли и представляють еще до сихъ поръ, въ Турецкой Имперіи Мусульмане, люди вовсе другой Въры, которые не слились съ завоеванными Христіанами.

Уравненіе, конечно, въ Турціи сравнительно съ прежнимъ, огромное: у Мусульманъ противу прежняго осталось очень мало привилегій и тв скоро надуть; но реформы нынашнія состоять не въ томъ, чтобы часть Христіанъ возвысить до положенія Турокъ и дать имъ привилегін относитьно другихъ соотчичей ихъ, но въ томъ, чтобы Турокъ приравнять къ Христіанамъ, въ томъ, чтобы прежнюю, все-таки болье аристократическую, Монархію, въ которой всв Турки, равные между собою, составляли одинъ влассъ выстій, а всѣ Христіане составили классъ зависимый, низшій, чтобы эту аристократическую и весьма децентрализованную прежнюю Монархію превратить въ эгалитарную и централизованную, въ томъ, чтобы какую-то Персію Кира и Ксеркса, полную разнообразныхъ Сатрапій, обратить въ гладкую Францію Наполеонидовъ. Таковъ идеалъ современной Турпіи, къ которому она иногда и противъ воли стремится, вследствіе давленія вившнихъ обстоятельствъ. И такъ, у Славянъ Турецкихъ нътъ ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ (ни въ будущемъ, въроятно), никакихъ ни воспоминаній, ни следовъ, ни залоговъ, ни аристократическаго, ни общаго монархического воспитанія. Гораздо менте еще чти у Австрійскихъ. У Болгаръ делами править: докторъ, купецъ, адвокатъ, обучавшійся въ Парижъ, учители. Епископы же Болгарскіе совершенно въ рукахъ этой буржуазіи. Буржуазія эта, вышедшая отчасти изъ городскаго, отчасти изъ сельскаго народа Болгаріи Дунайской, Оракіи и Македонін, пользуется, какъ видно, полнымъ довфріемъ народа. Эти люди: доктора, куппы и т. п., конечно лично сами отъ деспотизма Греческихъ Епископовъ не страдали; они действують изъ побужденій патріотическихъ, національныхъ, но ихъ патріотическія идеи, ихъ національный фанатизмъ, ихъ желаніе играть роль въ Имперіи, въ Европъ, быть можеть и въ Исторіи, совнали какъ нельзя лучше съ тамъ неудовольствіемъ, которое справедливо могъ имъть простой Болгарскій народъ противу прежнихъ Греческихъ Іерарховъ, сурово, по духу времени, обращавшихся съ народомъ 1).

<sup>1).</sup> Котя и туть надобно замѣтить нѣчто, если не въ полное оправданіе Греческаго духовенства, то, по крайней мѣрѣ, для болѣе яснаго пониманія Болгарскаго вопроса. Старме Восточние Епископы могли имѣть свои пороки, будучи не только духовными настырями, но и свѣтскими начальниками надъ всѣми Православними людьми Турцін; они были поставлены въ положеніе трудное, часто опасное; за почеть и вещественное

Леть 20-15 подъ рядъ Болгарскіе доктора, учителя, купцы твердили ежедневно народу своему одно и то же противъ Грековъ; молодое покольніе все взросло въ этомъ искуственно раздутомъ чувствь; народъ привыкъ, проснулся, повърилъ, что ему будетъ лучше безъ Грековъ; свое духовенство, избранное буржуазіей и руководимое ею, оказалось, конечно, во многомъ для народа лучше Греческаго. Лучшимъ оно оказалось не потому, что-бы по правственному воспитанию оно было выше, или по какимъ-нибудь Славянскимъ душевнымъ качествамъ, особенно мягкимъ и хорошимъ. Вовсе нѣтъ. Воспитание нравственное у Болгаръ и у Грековъ, въ глазахъ свежаго, искренняго съ самимъ собою, человъка, почти одно и то же (и это почти вовсе не въ пользу Болгаръ: у Грековъ несколько более романтизма, теплоты); а психически не надо воображать себ'в упорнаго, тяжелаго, хитраго Болгарина похожимъ на добродушнаго, легкомысленнаго Великорусса: они также мало похожи другь на друга въ этомъ отношенін, какъ южный Итальянецъ и северный Немецъ, какъ поэть и механикъ, какъ Байронъ и Адамъ Смить.

Болгарское духовенство вело и ведеть себя противу народа лучше, чёмъ вело себя Греческое, лишь потому, что оно своевольно создано самимъ этимъ народомъ, что у него внё народа нётъ никакой точки опоры.

У Русскаго духовенства есть внѣ народа могучее Правительство. Греческое духовенство Турціи болье нашего, быть можеть, свободное со стороны административнаго вліянія, менье нашего за то свободно оть увлеченій и страстей демагогій, оть тьхъ поспьшныхъ и неисправимыхъ ошибокъ, къ которымъ такъ скловны, особенно въ наше время, толпы, считающія себя просвыщенными и умными. Это такъ. Но всетаки Греческое духовенство привыкло издавна къ власти, имьеть древнія, строгія преданія Вселенской Церкви, за которыя крыпко держится и, наконець, въ иныхъ случаяхъ можеть найти оффиціальную под-

вознагражденіе, которымь они пользовались, они платили тяжкой отпётственностью. Инме заплатили и жизнью, и нерёдко безь вним. Такъ, напр., знаменнтий Патріархь Григорій быль повёшень Турками въ 20 годахь, не смотря на всё увёщанія пебунтовать, съ которыми онъ обращался къ Грекамъ. Понятно, что такое положеніе, развивая въ Епископахъ изпёстнаго рода качества: силу воли, выдержку, административный и дипломатическій умь, развивало и соотвётственные пороки: властолюбіє; корысть (пногда для самосохраненія, въ случає бёды), жестокость. Но жестокость обращенія направлена била у нихъ столько же и на Грековъ, сколько на Болгаръ. Національной идеи при этой прежней жестокости и въ помина не было. Невежество, въ которомъ опи оставляли Болгаръ, ин какъ нельзя считать плодомъ національнаго разсчета. Няпротивъ, это била ошибка, или скорфе безсиліе, недостатокъ

ой тогда инкто и не думагь), то Болгарскаго вопроса не Болгарь било би погречено, но чувствямь и убъжденінив.

держку то въ Турецкомъ, то въ Еллинскомъ Правительствахъ, какъ нѣчто давно признанное и крѣпко организованное.

Новое же Болгарское духовенство, не имѣн около себя могучаго единовърнаго Правительства и начиная свою жизнь прямо борьбой противъ преданій, находится поэтому вполнъ въ рукахъ Болгарскаго народа. И въ слъдствіе этой полной зависимости отъ толпы, оно ведетъ себя не то чтобы лучше (это смотря по точкъ зрѣнія), а угоднѣе народу, нѣсколько пріятнѣе для мужика и выгоднѣе для честолюбія Архонта Болгарскаго, чѣмъ вела себя, внѣ Болгарской націи стоявшая, Греческая Іерархія.

Что касается до лучшаго и до худшаго, то примъры на глазахъ. Болгарская буржуазія могла заставить своихъ Епископовъ быть поиягче, чёмъ были нерёдко Греческіе, съ селянами. Это, быть можетъ, лучше; но Болгарская же буржуазія принудила своихъ Епископовъ отслужить литургію 6 Января и отложиться отъ Патріарха, вопреви основнымъ. Апостольскимъ уставамъ Церкви. Это худшее.

Я хочу всёмъ этимъ сказать, что хотя Болгарская нація не сложилась еще ни въ отдёльное государство, ни даже въ полугосударственную область, съ опредёленной какой нибудь автономіей\*), но политическіе и соціальные контуры этой новой націи видны уже и теперь. Физіономія ся — крайне демократическая; привычки, идеалы, крайне эмансипаціонные \*\*).

Рѣшись завтра Султанъ на этотъ дуализмъ, котораго бы желали иные пылкіе Болгары, объяви онъ себя Султаномъ Турецкимъ и "Царемъ Болгарскимъ", вся область отъ южныхъ границъ до Дуная устроилась бы скоро и легко съ какимъ нибудь Совътомъ во главъ крайне демократическаго характера и происхожденія.

Подобно Соединеннымъ Штатамъ и Швейцаріи, никто и ни что не будеть стоять вив народа, кромв идеальнаго и спасительнаго отъ сосвдей Султанскаго верховенства.

"Это избавило бы насъ отъ всякой иноземной династіи, и такъ какъ Республика есть наилучшая форма правленія, къ которой стремится вся образованная Европа, то даже, не очень долгое время, легкая подручная зависимость отъ Султана для насъ была бы лучше всего: можно будеть народъ пріучить до поры до времени даже сражаться охотно за Султана. Мы же съ Турками несомнѣнно одной почти крови. Это не велика бѣда! а на религію кто черезъ 10—20 лѣтъ будетъ смотрѣть? Религія—удѣлъ невѣжества; обучимъ народъ и онъ все пойметъ. Подъ охраной безвреднаго Султанскаго знамени нація созрѣетъ прямо для Республики и изъ самой отсталой станетъ самой передовой націей Востока!"

<sup>\*)</sup> Писано въ 1873-74 годахъ.

<sup>\*\*)</sup> Современния событія оправдали меня.

Воть что говорять себв не всв, конечно, но самые смелые н энергическіе Болгары.

Выть можеть и воспитаннями нашихъ Русскихъ училищь не прочь

Я, впрочемъ, говорю, быть можетъ... Вообще, надо глубоко различать то, что говорять Болгары въ Россіи и при Русскихъ и то, что они думають и говорять въ Турціи.

Прибавимъ же воть что о Турціи: хотя за последнее время обстоятельства вившней и внутренней политики были довольно благопріятны ей, но она все-таки очень разстроена и слаба.

Предположимъ же, что, паче чаянія, Турецкое владычество въ Европ' пало скорве, чемъ мы ждемъ и даже желаемъ того, и допустимъ, что сосёди Болгарамъ устроить Республику не позволили, въ такомъ случав они пожелають имъть Монархію съ самымъ свободнымъ устройствомъ, съ самой пичтожной номинальной властью. Такова по крайней мъръ теперь ихъ политическая физіономія.

Сербы, нечего и говорить, всв демократы; и у нихъ эпическая патріархальность переходить какъ нельзя легче въ самую простую буржуазную утилитарность. У нихъ есть военные и чиновники, сверхъ докторовъ, купцовъ и т. д. Но чиновники и военные нигдъ не составляють родоваго сословія, которое воспитывало бы своихь членовь въ опредёленныхъ впечатленіяхъ; они набираются глё попало, и между ними могуть быть люди всякаго образа мыслей. Вчерашній чиновникъ, или военный, завтра свободный гражданинъ и членъ оппозиціи, или даже явный предводитель бунта. Какъ воспитана вся интеллигенція Сербская, такъ воспитаны и служащіе Правительству люди. Залоговъ для неограниченной Монархін мы въ Сербін не видимъ. Сербы не съумвли вытеривть даже и того самовластія, съ которымъ натріархально хотвлъ управлять ими ихъ освободитель и національный герой. старый Милошъ. Еще при высшей степени патріархальности народной жизни они уже захотели конституціи, и взбунтовались. Исторія показываетъ даже, что революцін, которыя низвергли сперва Милоши, возвели на престолъ Александра Кара-Георгієвича, а потомъ низверган этого последняго опять въ пользу Обреновичей, были революціями чиновничьими. Это была борьба бюрократическихъ нартій за преобладаніе и власть.

Итакъ, повторяю, у Сербовъ пътъ овидимому, залоговъ для правкой Монархіи. Что касается вс родовой, до какого бы т следовъ ничего пов съ гордостью С ства, распре

бы то ни было аристопрати и натъ и ворить. STORE-

<sup>\*)</sup> Han

"наго ближайшаго Греческаго Архіерев, а непремѣнно отъ Болгарска"го—потому только, что онъ Болгарскій, есть, само по себѣ, желаніе
"схизмы, раскола, совершенное подчиненіе церковныхъ правилъ при"дирчивому національному фанатизму. Это желаніе — поставить себя
"между Греками въ положеніе столь же особое, какъ положеніе Ар"минъ, Католиковъ, Протестантовъ, Русскихъ Старообрядневъ и т. п.
"Въ Солунѣ, Битоліи, Адріанополѣ и другихъ городахъ, по древнимъ
"Христіанскимъ Правиламъ, не могутъ быть два Православныхъ Епи"скопа вмѣстѣ, а могутъ быть Армянскій и Греческій (т. е., Право"славный), Католическій, и т. д."

Эти люди (Чомаковъ и К°) очень хорошо знають всё эти правила; они мудры, какъ змін; но имъ дёла вёть до незыблемости Православія. Если они дорожать имъ нёсколько, такъ развё только по тому, что оно нашлось подъ рукою, въ народі, а не другая религія. Мінять же явно религію неудобно, потому что въ средё простаго народа можеть произойти разрывь, а народа всего не очень много, около 5 милліоновъ, ноложимъ. И больше начего!

Итакъ Болгарскій народъ, увлеваемый и отчасти обманутый своими вождями, начинаетъ свою новую исторію борьбой не только противу Грековъ, но, по случайному совпаденію, и противу Церкви и ея каноновъ.

У Грека всё національныя воспоминанія соединены съ Православіемъ. Византизмъ, какъ продуктъ историческій, принадлежитъ Грекупомъ, сознавая, что въ первоначальномъ сознавніи Церкви пранимали участіе люди разныхъ племенъ: Итальянцы, Испанцы, Славяне, уроженцы Сиріи, Египта, Африки, помнитъ однако, что преимущественно на Еллинскомъ языкѣ, съ помощью Еллинской цивилизаціи, строилось сложное и великое зданіс догмата, обряда и канона Христіанскихъ, и что безъ сложности этой, удовлетворяющей разнообразнымъ требованіямъ, не возможно было бы и объединить въ одной религіи столь разнородные элементы: племенные, сословные, умственные, и на столь огромномъ пространствѣ! Послѣднее возрожденіе Грецизма и революція 20-хъ годовъ совершились также подъ знаменемъ Православія; ребенокъ Греческій слышить объ этомъ въ пѣсняхъ съ дѣтства.

«Дій ту́ Христу́ тинъ пистинъ ти́нъ агіанъ!» поетъ Грекъ. А Христіанство, «Святал Христова Вѣра» (Писти агіа ту́ Христу́) для Грека не значитъ голая и сухая утилитарная правственность, польза ближняго, или, такъ называемаго, человѣчества. Христіанство для Грека значитъ Православіе, догматы, канонъ и обрядъ, взятые во всецѣлости.

Невфрующій Грекъ и тоть за все это держится, какъ за народное знами.

У Болгарина, напротивъ того, половина воспоминаній, по крайней шёрё, свизана съ борьбой противъ Византизма, противу этихъ Праводе-Кока и Гоголя. 5) Ни у Чеховъ, ни у Хорватовъ, ни у Сербовъ, ни у Болгаръ йътъ въ характеръ той долгой Государственной выправки, которую даетъ прочное существование національной популярной Монархін. Они и безъ Парламента всъ привыкли къ парламентарной дипломатіи, къ игръ разныхъ демонстрацій и т. п. У всѣхъ у цихъ уже кръпко всосались въ кровь привычки и предразсудки, такъ называемаго, равенства и, такъ называемой, свободы.

Однимъ словомъ, общій выводъ тоть, что, не смотря на всю разнородность ихъ прежней исторіи, не смотря на всю запутанность и противуположность ахъ интересовъ, не смотря на раздробленность свою и на довольно большое, хотя и блѣдное, разнообразіе тѣхъ уставовъ и обычаевъ, подъ которыми они живутъ еще и теперь въ Австріи и Турціи (включая сюда, по ихъ малости, и оба Княжества Сербію и Черногорію), всѣ Юго-Западные Славяне безъ исключенія демократы и конституціоналисты.

Черта общая всѣмъ, при всей ихъ кажущейся блѣдной разпородности, это—расположение къ равенству и свободѣ, т.-е. къ идеадамъ или Американскому, или Французскому, но ни какъ ни Византійскому и не Великобританскому.

Разделять ихъ можеть очень многое: 1) религія (Католичество: Православіе, Мусульманство въ Боснін, быть можеть расколь у Болгаръ, если онъ устонтъ). 2) Географическое положение и черезъ это торговые и другіе экономическіе интересы; такъ, напримъръ, въ настоящее время Австрійскимъ подданнымъ выгодна свобода торговли въ Турціи и свободный ввозъ Австрійскихъ мануфактурныхъ вонтрафакцій. А Турецкіе подданные, и Славяне и Греки, постоянно на это жалуются и желали бы системы покровительственной для украпленія и развитія м'єстной промышленности. 3) Н'єкоторыя историческія и военныя преданія. Такъ, наприміръ, у Сербовъ вся ненависть въ народь сосредоточена на Туркахъ и Намцахъ; противу Грековъ они почти инчего не им'єють, а съ Болгарами и говорить даже разумно ш Грекахъ нельзя. Православные Сербы Турціи привыкли смотрѣть и Нъмцевъ (Австрін), какъ на самымъ опасныхъ враговъ, а Католиче скіе Сербы Австрін (Хорваты, Далматы и др.) привывли сражатьс: подъ знаменами Австрійскаго Государства. 4) Интересы чисто племен наго преобладанія. Наприміръ, Болгары, пользуясь тімь, что он-Турецкіе подданные, пытаются уже и теперь, посредствомъ своег духовенства и своихъ учителей, оболгарить Старую Сербію (прови цію Турецкую, лежащую къ югу отъ Княжества). Сербы Княжест хотять отстаивать свою націю въ этой стран'в противу Болгарь, но пред 5 не такъ удобно дъйствовать, какъ Болгарамъ, ибо последнимъ пом гаетъ, какъ своимъ людямъ, Турецкая власть. Сербамъ, сверхъ того, не можеть слишкомъ правиться быстрое политическое созравание Волгарской націи. Въ стать моей: "Панславизмъ и Греки" и старался доказать, что сохраненіе Турціи можеть казаться одинаково выгоднымъ какъ для крайнихъ Грековъ, такъ и для крайнихъ Болгаръ, ибо Болгаре хотять еще укръниться подъ духовно-безвредной для нихъ властью Турокъ, а крайніе Греки хотьли бы соединиться съ Турками на Босфоръ противу Панславизма.

Сербы въ другомъ положеніи. Церковной распри у нихъ съ Греками ивтъ; а Болгаръ имъ бы удобнье было застать врасплохъ, безъ войска, безъ столицы, безъ опытныхъ министровъ, безъ династіи, безъ сильнаго народнаго совъта и т. д. Сербамъ Турки и Турція менье нужны, чымъ Болгарамъ и Грекамъ. Понятно, что крайній Грекъ и крайній Болгаринъ, оба для пользы, для охраны своей національности, могутъ считать полезнымъ продленіе Турецкаго владычества, но крайній, пылкій Сербъ воздерживается ото нападенія на Турцію лишь изъ осторожности, изъ соображеній, скорье военныхъ, чьмъ собственно политическихъ \*).

Не охрана національности, а сознаніе сравнительно военнаго безсилія своего—воть что удерживаеть Сербію постоянно отъ несвоевременной войны съ Турціей. Сербіи очень было бы желательно стать Славянскимъ Піемонтомъ какъ для Австрійскихъ, такъ и для Турецкихъ Славянъ. И правда, что положеніе Сербіи очень похоже во многихъ отношеніяхъ на положеніе прежняго Піемонта. Малые разміры ничего не значать сами по себі: и Римъ быль малъ, и Бранденбургь быль малъ, и Московское Княжество было не велико. Нужна лишь благопріятная перестановка обстоятельствъ, счастливое сочетаніе политическихъ силъ. Воть однимъ-то изъ такихъ счастливыхъ сочетаній Сербы основательно могуть считать (съ точки зрінія Сербизма своего) военное безсиліе и государственную неприготовленность сосідней, столь родственной, столь удобной для поглощенія и такъ великолітно у Босфора и при устьяхъ Дуная стоящей, Болгарской націи.

Болгары это чувствують и Сербамъ не довъряють; точно также, какъ мало довъряють ихъ крайніе и вліятельные дѣятели и намъ, Русскимъ, не смотря на все, доказанное дѣлами, безкорыстіе нашей политики на Востокъ \*\*).

<sup>\*)</sup> Не быль ли л и въ этомъ пророкомъ? Черевъ годъ послѣ этой книги Сербы возстали. Опи начали движение.

<sup>\*\*)</sup> Я боюсь, чтобы какой нибудь тонкій мудрець не приняль моихъ словь о безкористін Россін за фразу, за "придворную штуку", и не потеряль бы довѣрія къ моей искрепности. Разумѣстся, безкорыстной политики пѣть и не должно быть. Государство не имѣстъ права, какъ лицо, на самоножертвованіе. Но дѣло въ томъ, что на востокѣ Европы корысть наша должна бить безкорыстна въ томъ смыслѣ, что въ настоящее время мы должны бояться присоединеній и завоеваній въ Европь не

Такихъ противоположныхъ интересовъ мы найдемъ много и у Австрійскихъ Славянъ. 5) У Православныхъ Сербовъ въ Турціи есть двѣ національныя династіи — Черногорская и Сербская. И котя и у Сербовъ, и у Черногорцевъ, не замѣтно той сознательной привычки къ безусловной покорности роднымъ династіямъ, какая видна у Рускихъ, у Турокъ, и была видна до послѣдняго времени у Прусаковъ, но привязанность, уваженіе къ этимъ династіямъ, все-таки есть. Мы видимъ, что въ настоящее время и Черногорцы и Сербы свои династіи чтутъ. Поэтому самому очень трудно рѣшить, который изъ двухъ домовъ, Нѣгошей ли домъ, или домъ Обреновичей рѣшились бы принести въ жертву православные и независимые Сербы Задунайскіе? Оказывается, что даже и монархическія, лояльныя чувства, объединяющія народъ въ другихъ мѣстахъ, у Юго-Славянъ способствуютъ нѣкоторому сепаратизму.

Кажется я перечель всё тё главныя черты или историческія свойства, которыя могуть препятствовать объединенію Юго-Западныхъ единопленниковъ нашихъ.

Мы видимъ, что все у нихъ разное, иногда противоположное, даже враждебное, все можетъ служить у нихъ разъединенію, все: религія, племенное честолюбіе, преданія древней славы, память вчерашняго рабства, интересы экономическіе, даже монархическія чувства направлены у однихъ на Князей Черногорскихъ, у другихъ на потомство Милоша, у третьихъ на мечты о коронѣ Вячеслава и Юрія Подѣбрадскаго, у иныхъ, наконецъ, это чувство состоитъ просто въ привычной, хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому Дому, или оно направлено на временное охраненіе власти Султана.

Что же есть у нихъ у всёхъ общаго историческаго, кромё племени и сходныхъ языковъ? Общее имъ всёмъ въ наше время это—крайне демократическое устройство общества и очень значительная привычка къ конституціонной дипломатіи, къ искуственнымъ агитаціямъ, къ заказнымъ демонстраціямъ и ко всему тому, что происходитъ нынё изъ смёси Старо-Британскаго, личнаго и корпоративнаго, свободолюбія съ плоской равноправностью, которую выдумали въ 89 году Французы прежде всего на гибель самимъ себё.

Раздёлять Юго-Славянъ можетъ многое, объединить же ихъ и согласить безъ вмёшательства Россіи можетъ только нёчто общее

столько изъ человъчности, сколько для собственной внутренней силы нашей. И чёмъближе къ намъ націи по крови и языку, тёмъ болье ми должны держать ихъ въмудромъ отдаленія, не разрывая связи съ ними. Идеаломъ надо ставить не слілніе а тяготъніе на разсчитанныхъ разстолніяхъ. Это я надъюсь объяснить дальше гораздо подробиве. Слілніе и смышеніе съ Азілтцами поэтому или съ иновърными и иноплеменными гораздо выгодите уже по одному тому, что они еще не пропитались-Европензмомъ.

имъ всёмъ, нѣчто такое, что стояло бы на почвѣ нейтральной, внѣ Православія, внѣ Византизма, внѣ Сербизма, внѣ Католичества, внѣ Гуситскихъ воспоминаній, внѣ Юрія Подѣбрадскаго, внѣ Крума, Любуши и Марка Кралевича, внѣ крайнѣ-Болгарскихъ надеждъ. Это, внѣ всего этого стоящее, можетъ быть только нѣчто крайне демократическое, индефферентное, отрицательное, Якобински, а не старо-Британски конституціонное, быть можетъ даже федеративная Республика. Замѣтимъ еще въ добавокъ, что если бы такая Республика <sup>14</sup>) создалась по распаденіи Австріи и по удаленія Турокъ за Босфоръ, то она вышла бы не изъ тѣхъ побужденій, изъ коихъ вышли Соединенные Штаты Америки, а изъ другихъ, въ охранительномъ смыслѣ гораздо худшихъ началъ.

Люди, которые ушедши изъ старой Англіи полагали основы Штатамъ Америки, были все люди крайне религіозные, которые уступать своей горячей личной въры не хотъли и не подчинялись Государственной Англиканской Епископской Церкви не изъ прогрессивнаго равнодушія, а изъ набожности.

Католики, Пуритане, Квакеры, всё были согласны въ одномъ во взаимной терпимости, не по холодности, а по необходимости. И потому Государство, созданное ими, для примиренія всёхъ этихъ горячихъ религіозныхъ крайностей, нашло центръ тяжести своей внё религіи. Была вынужденная обстоятельствами терпимость, не было внутренняго индефферентизма.

Славяне, вступая въ подобную федерацію, не внесли бы въ нее тыхъ высовихъ чувствъ, которыя на просторѣ Новаго Свѣта одушевляли прежнихъ Европейскихъ переселенцевъ Сѣверной Америки. Они вступили бы въ эту федерацію при иныхъ условіяхъ. Тамъ, въ Америкѣ, чтобы жить согласно, нужно было помнить о недавнихъ гоненіяхъ за личную вѣру. Здѣсь, и въ Австріи, и въ Турціи, никто уже не гонитъ серьезно ни Католичества Чеховъ и Хорватовъ, ни Право-

<sup>14)</sup> Не лишнимъ, можетъ быть, окажется здёсь слёдующій разсказъ, дошедшій до эленя изъ вёрныхъ источниковъ. Одинъ именитый Русскій человёкъ, къ тому же и весьма ученый, имя котораго извёстнои у насъ, и на Востоке, и въ Европе, имелъ не такъ давно разговоръ съ однимъ изъ главныхъ народныхъ Чешскихъ вождей (также какъ нельзя лучше, извёстнымъ и у насъ в вездё).

Чешскій діятель разсипался въ разговорі съ этимъ Русскимъ сановникомъ въ шохвалахъ народу Русскому, особенно Правительству нашему: онъ говорилъ о своихъ симпатіяхъ къ намъ, о глубокомъ уваженін къ нашей Монархін.

<sup>&</sup>quot;Но, разумъется, —прибавиль онь съ увъренностію, —монархическая форма есть временное состояніе; монархическая власть нигдъ въ наше время не имъетъ будущности."

Удивительно! Откуда у людей мыслящихъ и даровитыхъ это ослевленіе, вера въ демократическій прогрессь, какъ во что-то песомиенно хорошее? Какъ же не похвалить при этомъ Герцена, за его насмешки надъ республиканской ортодоксіей! Противоречія Герцена, самому себе въ подобныхъ случаяхъ делають ему великую честь.

Такихъ противоположныхъ интересовъ мы найдемъ много и у Австрійскихъ Славянъ. 5) У Православныхъ Сербовъ въ Турціи есть двѣ національныя династіи — Черногорская и Сербская. И хотя и у Сербовъ, и у Черногорцевъ, не замѣтно той сознательной привычки къ безусловной покорности роднымъ династіямъ, какая видна у Рускихъ, у Турокъ, и была видна до послѣдняго времени у Прусаковъ, но привязанность, уваженіе къ этимъ династіямъ, все-таки есть. Мы видимъ, что въ настоящее время и Черногорцы и Сербы свои династіи чтутъ. Поэтому самому очень трудно рѣшить, который изъ двухъ домовъ, Нѣгошей ли домъ, или домъ Обреновичей рѣшились бы принести въ жертву православные и независимые Сербы Задунайскіе? Оказывается, что даже и монархическія, лояльныя чувства, объединяющія народъ въ другихъ мѣстахъ, у Юго-Славянъ способствуютъ нѣкоторому сепаратизму.

Кажется я перечелъ всѣ тѣ главныя черты или историческія свойства, которыя могуть препятствовать объединенію Юго - Западныхъ единопленниковъ нашихъ.

Мы видимъ, что все у нихъ разное, иногда противоположное, даже враждебное, все можетъ служить у нихъ разъединенію, все: религія, илеменное честолюбіе, преданія древней славы, память вчерашняго рабства, интересы экономическіе, даже монархическія чувства направлены у однихъ на Князей Черногорскихъ, у другихъ на потомство Милоша, у третьихъ на мечты о коронѣ Вячеслава и Юрія Подѣбрадскаго, у иныхъ, наконецъ, это чувство состоитъ просто въ привычной, хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому Дому, или оно направлено на временное охраненіе власти Султана.

Что же есть у нихъ у всёхъ общаго историческаго, кромё племени и сходныхъ языковъ? Общее имъ всёмъ въ наше время это—крайне демократическое устройство общества и очень значительная привычка къ конституціонной дипломатіи, къ искуственнымъ агитаціямъ, къ заказнымъ демонстраціямъ и ко всему тому, что происходитъ нынё изъ смёси Старо-Британскаго, личнаго и корпоративнаго, свободолюбія съ плоской равноправностью, которую выдумали въ 89 году Французы прежде всего на гибель самимъ себё.

Раздёлять Юго-Славянъ можетъ многое, объединить же ихъ и согласить безъ вмёшательства Россіи можетъ только нёчто общее

столько изъ человъчности, сколько для собственной внутренней силы нашей. И чъмъ ближе къ намъ націи по крови и языку, тьмъ болье мы должны держать ихъ въ мудромъ отдаленіи, не разрывая связи съ ними. Идеаломъ надо ставить не сліяніе, а тяготьніе на разсчитанныхъ разстояніяхъ. Это я надыюсь объяснить дальше гораздо подробите. Сліяніе и смітеніе съ Авіятцами поэтому или съ иновърными в иноплеменными гораздо выгодите уже по одному тому, что они еще не пропитались Европензмомъ.

имъ всёмъ, нёчто такое, что стояло бы на почвё нейтральной, внё Православія, внё Византизма, внё Сербизма, внё Католичества, внё Гуситскихъ воспоминаній, внё Юрія Подібрадскаго, вні Крума, Любуши и Марка Кралевича, внё крайнё-Болгарскихъ надеждь. Это, внё всего этого стоящее, можеть быть только нёчто крайне демократическое, индефферентное, отрицательное, Якобински, а не старо-Британски конституціонное, быть можеть даже федеративная Республика. Замітимъ еще въ добавокъ, что если бы такая Республика <sup>14</sup>) создалась по распаденіи Австріи и по удаленія Турокъ за Босфоръ, то она вышла бы не изъ тёхъ побужденій, изъ коихъ вышли Соединенные Штаты Америки, а изъ другихъ, въ охранительномъ смыслё гораздо худшихъ началь.

Люди, которые ушедши изъ старой Англіи полагали основы Штатамъ Америки, были все люди крайне религіозные, которые уступать своей горичей личной въры не хотъли и не подчинялись Государственной Англиканской Епископской Церкви не изъ прогрессивнаго равнодушія, а изъ набожности.

Католики, Пуритане, Квакеры, всё были согласны въ одномъво взаимной терпимости, не по холодности, а по необходимости. И потому Государство, созданное ими, для примиренія всёхъ этихъ горячихъ религіозныхъ крайностей, нашло центръ тяжести своей внё религіи. Была вынужденная обстоятельствами терпимость, не было внутренняго индефферентизма.

Славяне, вступая въ подобную федерацію, не внесли бы въ нее тъхъ высокихъ чувствъ, которыя на просторъ Новаго Свъта одушевляли прежнихъ Европейскихъ переселенцевъ Съверной Америки. Они вступили бы въ эту федерацію при иныхъ условіяхъ. Тамъ, въ Америкъ, чтобы жить согласно, нужно было помнить о педавнихъ гоненіяхъ за личную въру. Здъсь, и въ Австріи, и въ Турціи, нивто уже не гонитъ серьезно ни Католичества Чеховъ и Хорватовъ, ни Право-

<sup>14)</sup> Не лишнимъ, можетъ быть, окажется здёсь слёдующій разсказъ, дошедшій до меня изъ вёрныхъ источниковъ. Одинъ именитий Русскій человёкъ, къ тому же и весьма ученый, имя котораго извёстнои у насъ, и на Востокъ, и въ Европъ, имълъ не такъ давно разговоръ съ однимъ изъ главныхъ народныхъ Чешскихъ вождей (также какъ нельзя лучше, извёстнымъ и у насъ и вездѣ).

Чешскій діятель разсыпался въ разговорі съ этимъ Русскимъ сановникомъ нъ похвалахъ народу Русскому, особенно Правительству нашему: онъ говориять о своихъ симпатіяхъ къ намъ, о глубокомъ уваженін къ нашей Монархіи.

<sup>&</sup>quot;Но, разумъется, —прибавиль онъ съ увъренностію, —монархическая форма есть временное состояніе; монархическая власть нигдь въ наше время не имъетъ будущности. в

Удивительно! Откуда у людей мыслящихъ и даровитыхъ это ослевленіе, вера въ демократическій прогрессь, какъ во что-то несомивню хорошее? Какъ же не похвалить при этомъ Герцена, за его насмёшки падъ республиканской ортодоксіей! Противоречія Герцена самому себе въ подобныхъ случаяхъ делають ему великую честь.

Славниъ. Русское служилое сословіе и Польская шлахта очень нееходны своей исторіей; они лишены теперь почти всёхъ своихъ существенныхъ привилегій, но впечатленія историческаго воснитанія въ дётяхъ этихъ двухъ сословій проживуть еще долго. Аристократіи истипно феодальной, на подобіе Западно-Европейской, не было ни у Поляковъ ни у Русскихъ; аристократіи, въ смысле какого бы то ни было резко привилегированнаго класса, у нихъ теперь вовсе иётъ, ни у Русскихъ, ни у Поляковъ; есть нечто общее, не смотря на все ихъ противоположности и несогласія: это сословное воспитаніе націи, котораю слыды слабте у Австрійскихъ Славянъ, и котораю вовсе нитъ въ въ правахъ у Славниъ Туренкихъ. Это будетъ яснев изъ сравненія.

Польское дворянское сословіе, вельможи и шлихта, остаются до сихъ поръ представителями своей націн; они свершають всв національныя движенія Полонизма, Въ Россіи дворянство было гораздо слабве: оно завискло отъ Монархін на столько, на сколько въ Польшв Монархія зависвла отъ дворянства. Народъ въ Россіи чтить дворянство только, какъ сословіе Царскихъ слугъ, а не само по себъ. Мы привывля зря шутить надъ бюрократіей, а народъ нашъ смотрить на нее серьезно, не комически, а трагически, или героически, За границей мундиръ чиновника Русскаго глубоко радуетъ Русскаго простолюдина. Это я на себб и на другихъ испыталъ. Но руководиться во всемъ дворянствомъ своимъ нашъ народъ не привыкъ: на прим., въ религіозныхъ вопросахъ онъ уже потому не послушаетъ насъ нивогда, что мы господа, люди другаго класса, другаго военитанів. Біднаго дворянина Базарова Русскіе врестьяне не признавали своимъ, а ученаго Инсарова простые Болгары слушались; ибо онъ быль кость оть костей ихъ, такой же Волгарскій мужикъ, какъ и они, но болье мудрый. То же и у Сербовъ. Чешская аристократія не связала своихъ именъ съ народнымъ дёломъ нашего времени. Она дълаеть опнозицію Вънъ тогда, когда замъчаеть въ ней демократическія наклонности. Знами Чешской знати болье Австро-феодальное. чёмъ собственно Чешское, во чтобы то ни стало. Буржуазные вожди Неочехизма выходять изъ народа.

Вообще Юго-Славяне очень дегко переходять, въ быту и общихъ понятіяхь своихъ, изъ простоты эпической въ самую крайнюю простоту современной литературной буржуазности. Всё они, между прочимъ, выростають въ слепомъ поклоненіи демократической либеральной конституціи. Австрійскіе Славяне привыкли действовать безъ помощи аристократіи или какого бы то ни было дворянства, ибо въ одномъ месте господами у нихъ были Немцы, въ другомъ Мадьяры, въ третьемъ онемеченные или омадьяренные Славяне, въ четвертомъ вражебные Поляки (какъ напр. у Малороссовъ въ Галиціи).

Они, особенно въ делахъ чисто Славянскихъ, привыкли руково-

дитьси національной буржувзіей, профессорами, учителями, купцами, докторами и отчасти свищенниками, которые, впрочемь, во всехъ подобныхъ вопросахъ мало чёмъ отличаются отъ людей свётскихъ.

У Турецкихъ Славянъ отсутствіе сословнаго воспитанія еще замѣтнѣе; ибо привилегированное сословіе представляли и представляють еще до сихъ поръ, въ Турецкой Имперіи Мусульмане, люди вовсе другой Вѣры, которые не слилсь съ завоеванными Христіанами.

Уравненіе, конечно, въ Турцін сравнительно съ прежнимъ, огромное: у Мусульманъ противу прежняго осталось очень мало привилегій и тв скоро падуть; но реформы нынешнія состоять не въ томъ, чтобы часть Христіанъ возвысить до положенія Турокъ и дать имъ привилегін относитьно другихъ соотчичей ихъ, но въ томъ, чтобы Турокъ приравнять къ Христіанамъ, въ томъ, чтобы прежнюю, все-таки болье аристократическую, Монархію, въ которой всв Турки, равные между собою, составляли одинъ классъ высшій, а всѣ Христіане составили классъ зависимый, низшій, чтобы эту аристократическую и весьма децентрализованную прежнюю Монархію превратить въ эгалитарную и централизованную, въ томъ, чтобы какую-то Персію Кира и Ксеркса, полную разнообразныхъ Сатраній, обратить въ гладкую Францію Наполеонидовъ. Таковъ идеалъ современной Турціи, въ которому она иногда и противъ воли стремится, вследствіе давленія вившнихъ обстоятельствъ. И такъ, у Славянъ Турецкихъ нѣтъ ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ (ни въ будущемъ, въроятно), никакихъ ни воспоминацій, ни следовъ, ни залоговъ, ни аристократическаго, ни общаго монархическаго воспитанія. Гораздо менфе еще чфиъ у Австрійскихъ. У Болгаръ делами править: докторъ, купецъ, адвокать, обучавшійся въ Парижъ, учители. Епископы же Болгарскіе совершенно въ рукахъ этой буржувзін. Буржувзія эта, вышедшая отчасти изъ городскаго, отчасти изъ сельскаго народа Болгаріи Дунайской, Оракіи и Македонін, пользуется, какъ видно, полнымъ довіріємъ народа. Эти люди: доктора, купцы и т. п., конечно лично сами отъ деспотизма Греческихъ Епископовъ не страдали; они действують изъ побужденій патріотическихъ, національныхъ, но ихъ патріотическія идеи, ихъ надіональный фанатизмъ, ихъ желаніе играть роль въ Имперіи, въ Европъ, быть можеть и въ Исторіи, совпали какъ нельзя лучше съ темъ неудовольствіемъ, которое справедливо могъ имѣть простой Болгарскій народъ противу прежнихъ Греческихъ Іерарховъ, сурово, по духу времени, обращавшихся съ народомъ 1).

<sup>1).</sup> Хотя и туть надобно наиттить итого, если не въ полное оправдание Греческаго духовенства, то, по крайней мтрт, для болье яснаго понямания Болгарскаго вопроса. Старме Восточные Епископы могли нисть свои пороки, будучи не только духовными настырями, но и свътскими начальниками надъ встии Православними людьми Турцін; они были поставлены въ положеніе трудное, часто опасное; за почеть и вещественное

изъ нихъ. Ученость сама по себъ, одна, еще не есть спасеніе; иногда она залогъ отупънія.

Прежде всего не надо обманывать свое Русское общество; не надо оставлять его въ пріятномъ туманъ, изъ-за какой-то, вовсе необязательной въ литературъ, льстивой политики!

## L'ABA VI.

## ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕССЪ РАЗВИТІЯ?

Теперь мив предстоить оставить на время и Славянь и наше Русское Византійство и отвлечься отъ главнаго моего предмета очень далеко.

Я постараюсь, однако, насколько есть у меня умінья, быть краткимъ.

Я спрошу себя прежде всего: что значить слово "развитіе" вообще? Его недаромь употребляють безпрестанно въ наше время. Человъческій умъ въ этомь отношеніи, въроятно, на хорошей дорогь; онъ прилагаеть, можеть быть, очень върно идею, выработанную реальными, естественными науками къ жизни психической, къ исторической жизни отдъльныхъ людей п обществъ.

Говоритъ безпрестанно: "Развитіе ума, науки, развивающійся народъ, развитый человъкъ, развитіе грамотности, законы развитія историческаго, дальнъйшее развитіе нашихъ учрежденій" и т. д.

Все это хорошо. Однако, есть при этомъ и ошибки; именно, при внимательномъ разборъ, видимъ, что слово развите иногда унотреб— ляется для обозначенія вовсе разнородныхъ процессовъ, или состоя— ній. Такъ, напр., развитый человъвъ часто употребляется въ смислы ученый, начитанный или образованный человъвъ. Но это совствиъ не одно и то же. Образованный, сформированный, выработанный разно образно человъвъ, и человъвъ ученый—понятія разныя. Фаустъ—вотразвитый человъвъ, а Вагнеръ у Гёте—ученый, но вовсе не развитый.

Еще примъръ. *Развитие* грамотности въ народъ мнъ кажется вовсете не подходящее выражение.

Распространеніе, разлитіе грамотности—дёло другое. Распростриненіе грамотности, распространеніе пьянства, распространеніе холеріванностраненіе благонравія, трезвости, бережливости, распространеніе желёзныхъ путей и т. д. Всё эти явленія представляють на разлитіе чего-то однородниго, общаго, простаго.

Идея же развития собственно соотвътствуеть въ тъхъ реальных ъ, точныхъ наукахъ, изъ которыхъ она перенесена въ историческую область, нъкоему сложному процессу и, замътимъ, неръдко вовсе проти-

воположному съ процессомъ распространенія, разлитія, процессу какъ бы враждебному этому послёднему процессу.

Присматриваясь ближе къ явленіямъ органической жизни, изъ наблюденій которой именно и взялась эта идея развитія, мы видимъ, что процессъ развитія въ этой органической жизни значитъ вотъ что:

Постепенное восхождение от простийшаго къ сложнийшему постепенная индивидуализація, обособление, съ одной стороны, от окружающаго міра, а съ другой—отъ сходныхъ и родственныхъ организмовъ, от вепхъ сходныхъ и родственныхъ явленій.

Постепенный ходъ отъ безцвътности, отъ простоты къ оригинальности и сложености.

Постепенное осложнение элементовъ составныхъ, увеличение бонатетва внутренняю и въ то же время постепенное укръпление единства.

Такъ что высшая точка развитія не только въ органическихъ тълахъ, но в вообще въ органическихъ явленіяхъ, есть высшая степень сложности, объединенная нькіимъ внутреннимъ деспотическимъ единствомъ.

Самый ростъ травы, дерева, животнаго и т. д. есть уже осложненіе; только говоря ростъ, мы имћемъ въ виду преимущественно количественную сторону, а не качественную, не столько измѣненіе формы, сколько измѣненіе размѣровъ.

Содержаніе при рості количественно осложняется. Трава, положимъ, еще не дала ни цвітовъ, ни плода, но она поднялась, выросла значитъ, если намъ незамітно было никакого въ ней ни внутренняго (микроскопическаго), ни внішниго, видимаго глазу, морфологическаго изміненія, обогащенія, но мы имінемъ, всетаки, право сказать, что трава стала сложніве, ибо количество ячеекъ и волоконъ у нея умножилось.

Къ тому же, ближайшее наблюдение показываетъ, что всегда при процессъ развития есть непрестанное, хоть какое пибудь измѣнение и формы, какъ въ частностяхъ (напр., въ величинъ, видѣ самихъ ичеекъ и волоконъ), такъ и въ общемъ (т.-е., что появляются новыя вовсе черты, дотолѣ небывалыя въ картинѣ всецѣлаго организма).

То же и въ развитін животнаго тёла, и въ развитіи человіческаго организма, и даже въ развитіи духа человіческаго, характера.

Я сказаль: не только цёлые организмы, но и всё *органическіе* процессы, и всё части организмого, однимъ словомъ, всё органическія явленія подчинены тому же закону.

Возьмемъ, напр., картину какой-нибудь болезни 13). Положимъ,-

<sup>15)</sup> Я опасаюсь здёсь упрека за длинноту и подробность того, что иные готовы счесть обыкновеннымъ уподобленіемъ.

Уподобление не только красить рачь, но даже далаеть главний предметь болье

сходны. Утробные зрѣлые плоды еще разнородиње и еще болѣе отдѣльны. Это оттого, что они и сложиће, и единѣе, т.-е. развитѣе.

Младенцы, дѣти еще сложнѣе и разнороднѣе; юноши, взрослые люди, до впаденія въ дряхлость, еще и еще развитѣе. Въ нихъ все больше и больше (по мѣрѣ и степени развитія) сложности и внутренняго единства, и потому больше отличительныхъ признаковъ, больше отдѣльности, независимости отъ окружающаго, больше своеобразія, самобытности.

И это, повторнемъ, относится не только къ организмамъ, но икъ частямъ ихъ, къ системамъ (нервной, кровеносной и т. д.), къ аппаратамъ (пищеварительному, дыхательному и т. д.); относится и къ процессамъ нормальнымъ и патологическимъ; даже и къ тъмъ идеальнымъ, научнымъ, собирательнымъ единицамъ, которыя зовутся видъ, родъ, классъ и т. д. Чемъ выше, чемъ развите видъ, родъ, классъ. тьмъ разнообразнье отделы (части, ихъ составляющія), а собирательное, целое, все-таки весьма едино и естественно. Такъ, собака домашняя -- животное весьма развитое; поэтому-то отделение млекопитающихъ, которое известно подъ названіемъ домашняя собака, -отделеніе весьма полное, им'ьющее чрезвычайно много разнообразныхъ представителей. Родъ кошекъ (въ широкомъ смыслѣ), четверорукія (обезьны), позвоночныя вообще-представляють, при всемъ своемъ необычайномъ разнообразіи, чрезвычайное единство общаго плана. Это все отдівленія весьма развитыхъ животныхъ, весьма богатыхъ зоологическимъ содержаніемъ, индивидуализированныхъ, богатыхъ признаками.

То же самое мы можемъ наблюдать и въ растительныхъ организмахъ, процессахъ, органахъ, и въ растительной классификаціи по отдъламъ, по собирательнымъ единицамъ.

Все въ началѣ просто, потомъ сложно, потомъ вторично упрощается, сперва уравниваясь и смышиваясь внутренно, а потомъ еще болѣе упрощаясь отпаденіемъ частей и общимъ разложеніемъ, до перехода въ неорганическую "Нирвану".

При дальныйшемъ размышленіи мы видимъ, что этотъ тріединый процессь свойствень не только тому міру, который зовется собственно органическимъ, но, можетъ быть, и всему, существующему въ пространствь и времени. Можетъ быть, онъ свойственъ и небеснымъ тъламъ, и исторіи развитія ихъ минеральной коры, и характерамъ человьческимъ; онъ исенъ въ ходь развитія искусствъ, школъ живописи, музыкальныхъ и архитектурныхъ стилей, въ философскихъ системахъ, въ исторіи религій и, наконецъ, въ жизни племенъ, государственныхъ организмовъ и цилыхъ культурныхъ міровъ.

Я не могу распространяться здёсь долго и развивать подробно мою мысль. Я ограничусь только нёсколькими краткими примёрами и объясненіями. Напримёръ, для небеснаго тёла: а) періодъ первона-

Въ Турецкихъ провинціяхъ Сербскаго племени было до послѣдниго времени мѣстное Мусульманское дворянство Славянской крови; но оно численностью ничтожно, и обстоятельства ведутъ Турцію все больше и больше ко всеобщему уравненію правъ, и сами эти-Бен Босанскіе, начиная нѣсколько болѣе противу прежняго сознавать свое Славянское происхожденіе, скоро впадуть въ совершенное безсиліе отъ внутренняго разрыва, отъ противоположныхъ вліяній пародности и Мусульманизма на ихъ совѣсть и на ихъ интересы.

Вообще этотъ дворинскій элементь Мусульманства Славинскаго не важенъ.

Черногорія, быть можеть, очень важна въ стратегическомъ отношеніи для Славянь въ случав борьбы съ Турпіей или съ Австріей, но цолитически она такъ мала и государственно такъ проста и патріархальна, что о ней можно бы здёсь и вовсе не говорить.

Дворянскаго элемента здѣсь тоже нѣтъ; воспитанія аристократическаго и тѣмъ болѣе; власть Князи очень ограничена. Черногорцы привыкли къ самоуправству, которому также не трудно перейти въ демократическое самоуправленіе, какъ войнственному горцу стать въ наше время горцомъ утилитарнымъ и буржуазнымъ, изъ юнака, или паликара, сдѣлаться, и не подозрѣвая инчего, самоувѣреннымъ демагогомъ- бюргеромъ.

Орлиное гитэдо Черногоріи очень легко можеть стать какимъ нибудь Славянскимъ Граубинденомъ, или Цюрихомъ.

Итакъ мы видимъ: 1) что ни у Чеховъ, ни у Хорватовъ и Далматовъ, ни у Русскихъ Галиціи, ни у Сербовъ Православныхъ, ни у Болгаръ, ни у Черногорцевъ ивтъ теперь никакого прочнаго и національнаго привилегированнаго класса. 2) Что у всёхъ у нихъ почти нать вовсе ни аристократическихъ преданій, ни сословнаго воспитанія. 3) Что Австрійскіе Славяне во всёхъ дёлахъ собственно Славянскихъ руководятся національной буржуазіей, купцами, учителями, докторами, писателями и т. д.; пбо у Чеховъ старые дворянскіе роды не соединили, подобно Польскимъ вельможамъ, своихъ именъ и своихъ интересовъ съ деломъ національной оппозиціи; оппозиція Чешской знати, какъ и уже сказалъ выше, имветъ феодальную цвль. Словаки смешаны съ Мадыярами, трудно отделимы отъ нихъ даже умственно; если же и отдёлимы умственно отъ обще-Угорской жизни, то разва въ вида элемента болае демократического, чамъ элементъ Мадьярскій; у Русскихъ Галиціи аристократія — враждебные имъ 110таки и т. д. 4) Что у Турецкихъ Славянъ следы аристократическаго начала и сословнаго воснитанія еще гораздо слаб'є, чімъ у Австрійскихъ, и что вообще въ Турцін всё Христіане, и Славяне и Греки, очень легко переходять изъ патріархальнаго быта въ бурзуазно-либеральный, изъ героевъ Гомера и Купера въ героевъ Теккерей, Поль блюдательности уже потому б'вднве, проще, что въ немъ уже нвтъ автора, нвтъ личности, вдохновенія, поэтому онъ пошлве, демократичние, доступние всякому бездарному человвку и пишущему, и читающему.

Нынъпній объективный бездичный всеобщій реализмъ есть вторичное *смъсительное упрощеніе*, послѣдовавшее за теплой объективностью Гёте, Вальтеръ-Скотта, Диккенса и прежняго Жоржъ Санда, больше ничего.

Пошлыя общедоступныя оды, мадригалы и эпопен прошлаго въка были подобнымъ же упрощеніемъ, пониженіемъ предъидущаго Французскаго классицизма, высокаго классицизма Корнелей, Расиновъ и Мольеровъ.

Въ исторіи философіи то же: а) первобытная простота: простыя изреченія народной мудрости, простыя начальныя системы (Оалесъ и т. п.); б) пвътущая сложность; Сократь, Платонъ, Стоики, Эпикурейцы, Пивагоръ, Спиноза, Лейбницъ, Декартъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель; в) вторичное упрощеніе, см'яшеніе и исчезновеніе, переходъ въ совершенно иное: эклектики, безличные смысители всехъ временъ (Кузенъ); потомъ Реализмъ феноменальный, отвергающій отвлеченную философію, метафизику: матеріалисты, деисты, атеисты. Реализмъ очень прость ибо онъ даже и не система, а только методъ, способъ: онъ есть смерть предъидущихъ системъ. Матеріализмъ же есть безспорно система, но, конечно, самая простая, ибо ничего не можеть быть проще и грубве, малосложиве, какъ сказать, что все вещество и что нътъ ни Бога, ни духа, ни безсмертія души, ибо мы этого не видимъ и не трогаемъ руками. Въ наше время это вторичное упрощеніе философіи доступно не только образованнымъ юношамъ, стоящимъ еще, по лътамъ своимъ, на степени первобытной простоты, на степени незралыхъ яблокъ, или семинаристамъ циклопической постройки, но даже Парижскимъ работникамъ, трактирнымъ лакенмъ и т. и. Матеріализмъ всегда почти сопровождаетъ реализмъ: хотя реализмъ самъ по себъ еще и не даетъ права ни на атенэмъ, ни на матеріализмъ. Реализмъ отвергаетъ всякую систему, всякую метафизику; реализмъ есть отчанніе, самооскопленіе, вото почему оне упрощение! На матеріалистическіе же выводы онъ правъ, все-таки, не даетъ.

Матеріализмъ, съ своей стороны, есть послѣдняя изъ системъ послѣдней эпохи: онъ царствуетъ до тѣхъ поръ, пока тотъ же реализмъ не съумѣетъ и ему твердо сказать свое скептическое слово. За скептицизмомъ и реализмомъ обыкновенно слѣдуетъ возрожденіе: одни люди переходятъ къ новымъ идеальнымъ системамъ, у другихъ является пламенный поворотъ къ религіи. Такъ было въ древности; такъ было въ началѣ нашего вѣка, послѣ реализма и матеріализма XVIII столѣтія. И метафизика и религія остаются реальными силами, дъйствительными, несокрушиными потребностями человъчества.

Тому же закону подчинены и государственные организмы, и цѣлыя культуры міра. И у нихъ очень ясны эти три періода: 1) первичной простоты, 2) исптущей сложности и 3) вторичнаю смесительнаю упрощенія. О нихъ я повторю особо, дальше.

# ГЛАВА VII.

# О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЪ.

Я кончиль предъидущую главу следующей мыслью.

"Тріединый процессъ: 1) первоначальной простоты, 2) цвѣтущаго объединенія и сложности и 3) вторичнаго смысительнаго упрощенія, свойствень точно такъ же, какъ и всему существующему, и жизни человѣческихъ обществъ, государствамъ и цѣлымъ культурнымъ мірамъ".

Развитіе Государства сопровождается постоянно выясненіемъ, обособленіемъ свойственной ему политической формы; паденіе выражается разстройствомъ этой формы, большей общностью съ окружающимъ.

Прежде всего спрошу себя: "Что такое форма?".

Форма вообще есть выраженіе иден, заключенной въ матеріи (содержанія). Она есть отрицательный моменть явленія, матерія — положительный. Въ какомъ это смысль? Матерія, напримъръ, данная намъ, есть стекло, форма явленія—стаканъ, цилиндрическій сосудъ, полый внутри; тамъ, гдѣ кончается стекло, тамъ, гдѣ его уже нѣтъ, начинается воздухъ вокругъ, или жидкость внутри сосуда; дальше матерія стекла не можетъ идти, не смѣетъ, если хочетъ остаться вѣрна основной идеѣ своей полаго цилиндра, если не хочетъ перестать быть стаканомъ.

 Форма есть деспотизмъ внутренней идеи, не дающій матеріи разбытаться. Разрывая узы этого естественнаго деспотизма, явленіе гибнеть.

Шарообразная, или эллиптическая форма, которую принимаеть жидкость при нѣкоторыхъ условіяхъ, есть форма, есть деспотизмъ внутренней идеи.

Кристаллизація есть деспотизмъ внутренней идеи. Одно вещество должно, при извѣстныхъ условіяхъ, оставаясь само собою, кристаллизоваться призмами, другое октаздрами и т. п.

Иначе они не смёють, иначе они гибнуть, разлагаются.

Растительная и животная морфологія есть также ничто нное, какъ наука о томъ, какъ оливка не смпьеть стать дубомъ, какъ дубъ не смъеть стать пальмой и т. д.; имъ съ зерна предуставлено имъть такіе, а не другіе листья, такіе, а не другіе цвъты и плоды.

Человѣкъ, высѣкая изъ камвя или выливан изъ бронзы (изъ матеріи) статую человѣка, вытачивая изъ слоновой кости шаръ, скленвая и сшивая изъ лоскутковъ искусственный цвѣтокъ, влагаетъ извиѣ въ матерію свою идею, подкарауленную имъ у природы.

Устроивал машину, онъ дѣлаетъ то же. Машина рабски повинуется, отчасти идеѣ, вложенной въ нее извнѣ человѣческой мыслью, отчасти своему внутреннему закону, своему физико-химическому строю, своей физико-химической основной идеѣ. Нельзя, напр., изъ льда сдѣлать такую прочную машину, какъ изъ мѣди и желѣза.

Съ другой стороны, изъ камня нельзя сдёлать такой естественный цейтокъ, какъ изъ бархата или кисеи.

Тотъ, кто хочетъ быть истиннымъ реалистомъ именно тамъ, гди нужно, тотъ долженъ бы разсматривать и общества человическія съ подобной точки зрънія. Но обыкновенно дѣлается не такъ. Свобода, раченство, благоденствіе (особенно это благоденствіе!) принимаются какими-то догматами вѣры, и увѣряютъ, что это очень раціонально и научно!

Да кто же сказаль, что это правда?

Соціальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытомъ вѣковъ и примѣрами ими же теперь столь уважаемой природы, не котятъ видѣть, что между эгалитарно-либеральнымъ поступательнымъ движеніемъ и идеей развитія нѣтъ ничего логически родственнаго, даже болье: эгалитарно-либеральный процессь есть антитеза процессу размитія. При послѣднемъ внутренняя идея держить крѣпко общественный матеріалъ въ своихъ организующихъ, деспотическихъ объятіяхъ и ограничиваетъ его разбѣгающіяся, расторгающія стремленія. Прогрессъ же, борющійся противу всякаго деспотизма—сословій, цеховъ, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное какъ процессъ разложенія, процессъ того вторичнаго упрощенія иплаго и смпшенія составныхъ частей, о которомъ я говорилъ выше, процессъ сглаживанія морфологическихъ очертаній, процессъ уничтоженія тѣхъ особенностей, которыя были органически (т.-е., деспотически) свойственны общественному тѣлу.

Явленія эгалитарно-либеральнаго прогресса схожи съ явленіями горѣнія, гніенія, таянія льда (менѣе воды свободнаго, ограниченнаго кристаллизаціей); они сходны съ явленіями, напр., холернаго процесса, который постепенно обращаєть весьма различныхъ людей сперва въ болѣе однообразные трупы (равенство), потомъ въ совершенно почти схожіе (равенство) остовы и, наконецъ, въ свободные (относительно, конечно): азотъ, водородъ, кислородъ и т. д.

("On est débordé", говорять многіе, это діло другое. "On est débordé"

и колерой. Но почему же колеру не назвать по имени? Зачёмъ ее звать молодостью, возрожденіемъ, развитіемъ, организаціей?).

При всёхъ этихъ процессахъ гніенія, горенія, таянія, холернаго поступательнаго движенія заметны одне и те же общія явленія.

- а) Утрата особенностей, отличавшихъ дотолъ деспотически сформированное цълое дерево, животное, цълую ткань, цълый кристаллъ и т. д. отъ всего подобнато и сосъднято.
- б) Большее противу прежняго сходство составных частей, большее внутреннее разенство, большее однообразіе состава и т. п.
- в) Утрата прежнихъ стропихъ морфологическихъ очертаній; все сливается, все свободние и ровние.

И такъ, какое дѣло честной, исторической реальной наукѣ до неудобствъ, до потребностей, до деспотизма, до страданій?

Къ чему эти не научныя сентиментальности, столь выдохийяся въ наше время, столь прозаическія въ добавокъ, столь бездарныя? Что инъ за дъло въ подобномъ вопросъ до самихъ стоновъ человъчества?

Какое научное право я им'єю думать о конечныхъ причинахъ, о целяхъ, о благоденствій, напр., прежде серьезнаго, долгаго и безстрастнаго изследованія?

Гдѣ эти не догматическія, безстрастныя, скажу даже, въ прогрессивномъ отношеніи, пожалуй безнравственныя, но научно-честныя изслѣдованія? Гдѣ они? Они существуютъ, положимъ, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократовъ, не для прогрессистовъ.

Какое мнѣ дѣло, въ болѣе или менѣе отвлеченномъ изслѣдованіи, не только до чужихъ, но и до моихъ собственныхъ неудобствъ, до моихъ собственныхъ стоновъ и страданій?

Государство есть, съ одной стороны, какъ бы дерево, которое достигаетъ своего полнаго роста, цвъта и илодоношенія, повинуясь нѣко ему таинственному, независящему отъ насъ, деспотическому повельнію внутренней, вложенной въ него, идеи. Съ другой стороны, оно есть машина, и сдѣланная людьми полусознательно, и содержащая людей, какъ части, какъ колеса, рычаги, винты, атомы, и наконецъ, машина, выработывающая, образующая людей. Человъкъ въ Государствъ есть въ одно и то же время и механикъ, и колеса или винтъ, и продуктъ общественнаго организма.

На которое бы изъ государствъ древнихъ и новыхъ мы ни взгляпули, у всъхъ найдемъ одно и то же общее: простоту и однообразіе въ началь, больше равенства и больше свободы (по крайней мъръ фактической, если не юридической свободы), изъмъ будетъ послъ. Закрывши книгу на второй или третьей главъ, мы находимъ, что всъ начала довольно схожи, хоть и не совсъмъ. Взглянувъ на растеніе, выходящее изъ земли, мы еще не знаемъ хорошо, что изъ славія Сербовъ и Болгаръ. Напротивъ того, въ послѣднее время даже турецкіе министры, напр., такъ изучили нашъ церковный вопросъ, что дѣлаютъ нерѣдко Болгарамъ очень основательныя каноническія возраженія, когда тѣ слишкомъ спѣшатъ. Туркамъ иногда, для спокойствія Имперіи, приходится защищать Православіе отъ увлеченія Славянскихъ агитаторовъ.

И такъ не религіозныя же гоненія, не общія страданія могуть объединить въ демократической федераціи нынішнихъ Юго-Славянъ, а только общеплеменное сознаніе, лишенное всякаго положительнаго организующаго содержанія, лишенное всякой сложной системы особо Славянскихъ идей.

Въ наше время легче всего помириться на Бюхнерь, 'Дарвинь и Молешоть. Передовые людя, зная штуку, но держась черни, по незабвенному выражению Третьяковскаго, могуть, для назидания тъхъ соотчичей своихь, которые къ тому времени будуть еще върпть въ ту, или другую Церковь, всегда притвориться, сходить къ объднъ, причаститься, похвалить старину, даже изръдка и съ трудомъ великимъ недълю попоститься.

Такъ дѣлаютъ давно уже и теперь многіе вліятельные люди на Востокѣ, и Греки, и Славяне одинаково. Есть такіе, которые на 1-й недѣлѣ Великаго Поста и на Страстной дома, для дѣтей и слугъ, ѣдятъ и постное, а потихоньку потомъ заходятъ въ гостиницу и подкрѣпляютъ мясомъ свои просвѣщенные и прогрессивные купеческіе, учительскіе и лѣкарскіе, желудки.

То же по своему могуть делать и Католики, пока народъ простъ, и то, если это занадобится для чего-нибудь.

Но строго говоря, зачёмъ и лицемёрить долго? Въ наше время, при быстроте сообщеній, при благодётельной гласности, при обученіи народа, при благородномъ, возвышенномъ стремленіи къ полной равноправности всёхъ людей и пародовъ".

Увы! патріархальная и гомерическая поэзія Православнаго Востока угасаетъ быстро... Юнаки и паликары доживаютъ свой вѣкъ, разбойничая въ горахъ безъ идей. Христіанскими общинами самодержавно правитъ уже не безстрашный гайдукъ Кара-Георгій, не мудрый и стойкій свинопасъ Милошъ, не безграмотные герон Канарисъ и Бодарисъ, не Митрополиты Черногорскіе, которые умѣли сражаться и съ Турками и съ Французами.

Нынашній Христіанскій Востова вообще есть ничто иное, кака Царство, не скажу даже скептическиха, а просто неварующиха орісістя, для которыха религія иха соотчичей низшаго класа есть лишь удобпое орудіе агитація, орудіе племеннаго политическаго фанатизма вату или другую сторону. Это истина, и я не знаю, какое право имаємь мы, Русскіе, главные представители Православія во Вселенной, скрывать другь отъ друга эту истину или стараться искусственно забывать ее!

Двадцать лѣтъ тому назадъ еще можно было надѣяться, что эпическія части народа у Славянъ дадутъ свою обраску прогрессивнымъ, но теперь нельзя обманывать себя болѣе!

Космополитическія, разрушительныя и отрицательныя идеи, воплощенныя въ кое-какъ по-Европейски обученной интеллигенціи, ведутъ всь эти близкіе намъ народы сначала къ политической независимости, въронтно, а потомъ? Потомъ, когда все обособляющие отъ космонолитизма признаки блёдны? Что будеть потомъ? Чисто же племенная иден, я уже прежде сказаль, не имфеть въ себф ничего организующаго, творческаго; она есть ничто иное, какъ частное перерождение космополитической иден всеравенства и безплоднаго всеблага. Равенство классовъ, лицъ, равенство (т.-е. однообразіе) областей, равенство всехъ народовъ. Расторжение всехъ преградъ, бурное низвержение, или мирное, осторожное подканывание всехъ авторитетовъ-религи, власти, сословій, препятствующихъ этому равенству, это все одна и та же идея, выражается ли она въ широкихъ и обманчивыхъ претензіяхъ Парижской демагогіи, или въ Уфздныхъ желаніяхъ какого-нибудь мелкаго народа пріобръсти себъ, во что бы то ни стало, равныя со всеми другими націями Государственныя права.

Для насъ знаніе подобныхъ данныхъ важно. Хотимъ ли и мы предаться теченію, или желаемъ мы ревниво, жадно, фанатически, сберегать все старое, для органического сопряженія съ неизбъжно новымъ, для исполненія призванія нашего въ мірѣ, — призванія, еще не выясненнаго намъ самимъ; во всякомъ случаѣ, мы должны знать и понимать, что такое эти Славяне, внѣ насъ стоящіе.

Хотимъ ди мы, по идеалу нашихъ нигилистовъ, найти наше призваніе въ передовой разрушительной роли, опередить всёхъ и все на поприще животнаго космополитизма; или мы предпочитаемъ по-человечески служить идеямъ организующимъ, дисциплинирующимъ, — идеямъ вне нашего, субъективнаго удовольствія стоящимъ, объективнымъ идеямъ Государства, Церкви, живаго добра и поэзіи; предпочитаемъ ли мы, наконецъ, нашу собственную цёлость и силу, чтобы обратить эту силу, когда ударитъ, понятный всёмъ, страшный и великій часъ, на службу лучшимъ и благородивищимъ началамъ Европейской жизни, на службу этой самой великой, старой Европе, которой мы столько обязаны и которой хорошо бы заплатить добромъ? И въ томъ и въ другомъ случав надо понять хорошо все, окружающее насъ.

Не льстить надо Славянамъ, не обращаться къ нимъ съ вѣчной улыбкой любезности; нѣтъ! надо изучить ихъ и если можно, если удастся, учить ихъ даже, какъ людей отсталыхъ по уму, несмотря на кажущуюся ихъ прогрессивность, и даже на ученость нѣкоторыхъ изъ нихъ. Ученость сама по себъ, одна, еще не есть спасеніе; иногда она залогъ отупѣнія.

Прежде всего не надо обманывать свое Русское общество; не надо оставлять его въ пріятномъ тумань, изъ-за какой-то, вовсе необизательной въ литературъ, льстивой политики!

### ГЛАВА VI.

#### ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕССЪ РАЗВИТІЯ?

Теперь мив предстоить оставить на времи и Славинь и наше Русское Византійство и отвлечься отъ главнаго моего предмета очень далеко.

Я постараюсь, однако, насколько есть у меня уменья, быть краткимъ.

И спрошу себя прежде всего: что значить слово "развитіе" вообще? Его недаромь употребляють безпреставно въ наше время. Человіческій умъ въ этомь отношеніи, віроятно, на хорошей дорогь; оны прилагаеть, можеть быть, очень вірно идею, выработанную реальными, естественными науками къ жизни психической, къ исторической жизни отдільныхъ людей и обществь.

Говорить безпрестанно: "Развитіе ума, науки, развивающійся народь, развитый человікть, развитіе грамотности, законы развитія историческаго, дальнійшее развитіе нашихъ учрежденій" и т. д.

Все это хорошо. Однако, есть при этомъ и ошибки; именно, при внимательномъ разборѣ, видимъ, что слово развите иногда употребляется для обозначения вовсе разнородныхъ процессовъ, или состояній. Такъ, папр., развитый человѣкъ часто употребляется въ смыслѣ ученый, начитанный или образованный человѣкъ. Но это совсѣмъ не одно и то же. Образованный, сформированный, выработанный разнообразно человѣкъ, и человѣкъ ученый—понятия разныя. Фаустъ—вотъ развитый человѣкъ, а Вагнеръ у Гете—ученый, но вовсе не развитый

Еще примѣръ. *Развитие* грамотности въ народѣ мнѣ кажется вовсе не подходящее выраженіс.

Распространеніе, разлитіє грамотности—діло другое. Распространеніє грамотности, распространеніє пьянства, распространеніє колеры, распространеніе благонравія, трезвостя, бережливости, распространеніе желізныхъ путей н т. д. Всі эти явленія представляютъ напъразлитіє чего-то однороднаю, общаю, простаю.

Идея же развития собственно соответствуеть въ техь реальныхъ, точныхъ наукахъ, изъ которыхъ она перенесена въ историческую область, инкоему сложному процессу и, заметимъ, неридко вовсе пропи-

Исторія Греціи в Рима больше обработапа, и потому на нихъ все это еще ясибе.

Асины именно въ цвѣтущій періодъ выработали свойственную имъ государственную форму.

Это — демократическая республика, однако, съ привилейями, съ Эвпатридами, съ денежнымъ цензомъ, съ рабами и наконецъ, съ наклонностью къ фактической, неузаконенной, непрочной диктатуръ Перикловъ, Өемистокловъ и т. д.

Форма эта, которой естественные залоги хранились, конечно, въ самихъ нравахъ и обстоятельствахъ, выработалась именно въ цвѣтущій сложный періодъ, отъ Солона до Пелопоннезской войны. Во время этой войны началась порча, начался эгалитарный прогрессъ.

Свободы было и безъ того много: захотвлось больше равенства.

Спарта, отъ эпохи Ликурга до униженія ея Өнванцами, выработала также свою, чрезвычайно оригинальную, стѣснительную и деспотическую форму аристократическаго республиканскаго коммунизма съ чѣмъ-то вродѣ двухъ наслѣдственныхъ президентовъ.

Форма эта была несравненно ствснительные, деспотичные Аоинской, и поэтому жизни и творчества въ Аоинахъ было больше, а въ Спарты меньше, но за то Спарта была сильные и долговычные.

Всѣ остальныя Государства Греческаго міра колебались, вѣроятно, между Дорической формой Спарты и Іонійской формой Авинъ. Потребность формы, стѣсненія, деспотизма, дисциплины, исходящей изъ нуждъ самосохраненія, была и въ этомъ распущенномъ и раздробленномъ Эллинскомъ мірѣ, такъ велика, что во многихъ Государствахъ демократическаго характера (т. е., вѣроятно, тамъ, гдѣ выразился слабѣе деспотизмъ сословный) вырабатывалась тиранія, т. е. дисциплина единоличной власти (Поликратъ, Періандръ, Діонисій Сиракузскій и друг.).

Феодализмъ сельскій, пом'вщичій или рыцарскій былъ, повидимому, всегда ничтоженъ въ Элладѣ, почти такъ же, какъ и въ Римѣ; всѣ аристократіи Эллады и Рима имѣли городской характеръ; всѣ онѣ были, такъ сказать, муниципальнаго происхожденія.

Исторія Македоній очень бѣдна и свѣдѣній о первоначальной организаціи Македонскаго Царства у насъ мало. Но нѣкоторые историки полагають, что у Македонянь быль феодализмъ выражень сильнѣе муниципальности (и дѣйствительно, о городахъ Македонскихъ почти нѣтъ и рѣчи, а все слышно лишь о Царяхъ и ихъдружини о "Генералахъ" Александра).

Ослабѣвшій Эллинскій муниципальный міръ, соединившись потомъ съ грубой, неясной (неразвитой, вѣроятно) феодальностью Македоцинъ, дошелъ до муновеннаго государственнаго единства при Филиппъ и Александрѣ, и только тогда сталъ въ силахъ распространять свою подавали Султану адресы и предлагали оружіемъ поддерживать его противу Критянъ.

Никакой нѣтъ статистики для опредѣленія, что въ республикъ жить лучше частнымъ лицамъ, чѣмъ въ монархіи; въ ограниченной монархіи лучше, чѣмъ въ неограниченной; въ эгалитарномъ государствѣ лучше, чѣмъ въ сословномъ; въ богатомъ лучше, чѣмъ въ бѣдномъ. Поэтому, отстраняя мѣрило благоденствія, какъ недоступное еще современной соціальной наукѣ (быть можетъ, и навсегда, невѣрное и малопригодное), гораздо безошибочнѣе будетъ обратиться къ объективности, къ картинамъ, и спрашивать себя, нѣтъ ли какихъннбудь всеобщихъ и весьма простыхъ законовъ для развитія и разложенія человѣческихъ обществъ?

И если мы не знаемъ, возможно ли всеобщее царство блага, то, по крайней мѣрѣ, постараемся дружными усиліями постичь, по мѣрѣ нашихъ средствъ, что пригодно для блага того или другаго, частнато государства. Чтобы узнать, что огранизму пригодно, надо, прежде всего, ясно понять самый организмъ. Для гигіены и лѣченія нужна прежде всего физіологія.

Форма (сказалъ я выше) есть выражение внутренней идеи на поверхности содержания. Идея шара, напр., есть равное разстояние всъхъ точекъ поверхности отъ центра. Развъ не выражается эта идея на поверхности шара, развъ не она придаетъ кости, дереву, каплъ, расплавленному небесному тълу и т. д., вообще содержанию, матеріи, эту форму?

Разумвется, въ такомъ простомъ явленіи, какъ шаръ, это ясно; а въ такомъ сложномъ явленіи, какъ человвческое общество, оно не такъ ясно.

Но, темъ не мене, основа метафизическая одна и та же и для маленькаго шара, и для великаго Государства.

Государственная форма у каждой націи, у каждаго общества своя; она въ главной основѣ неизмѣнна до гроба историческаго, но мѣняется быстрѣе, или медленнѣе въ частностяхъ, отъ начала до конца.

Вырабатывается она не вдругъ и не сознательно сначала; не вдругъ понятна; она выясняется лишь хорошо въ ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшаго единства, за которой постоянно следуетъ, рано или поздно, частная порча этой формы и затемъ разложение и смерть.

Такъ государственная форма древняго Египта была ръзкосословная монархія, въроятно, глубоко ограниченная жреческой аристократіей и вообще религіозными законами.

Персія была, повидимому, болве феодальнаго, рыцарскаго происхожденія; но феодальность ея сдерживалась безграничнымъ въ принципъ Царизмомъ, земнымъ выраженіемъ добра, Ормузда. Исторія Греціи и Рима больше обработапа, и потому на нихъ все это еще ясиве.

Авины именно въ цвѣтущій періодъ выработали свойственную имъ государственную форму.

Это — демократическая республика, однако, съ привиленями, съ Эвпатридами, съ денежнымъ цензомъ, съ рабами и наконецъ, съ наклонностью къ фактической, неузаконенной, непрочной диктатурѣ Перикловъ, Өемистокловъ и т. д.

Форма эта, которой естественные залоги хранились, конечно, въ самихъ нравахъ и обстоятельствахъ, выработалась именно въ цвѣтущій сложный періодъ, отъ Солона до Пелопоннезской войны. Во время этой войны началась порча, начался эгалитарный промессъ.

Свободы было и безъ того много: захотвлось больше равенства.

Спарта, отъ эпохи Ликурга до униженія ен Опванцами, выработала также свою, чрезвычайно оригинальную, стѣснительную и деспотическую форму аристократическаго республиканскаго коммунизма съ чѣмъ-то вродѣ двухъ наслѣдственныхъ президентовъ.

Форма эта была несравненно ствснительные, деспотичные Авинской, и поэтому жизни и творчества вы Авинахы было больше, а вы Спарты меньше, но за то Спарта была сильные и долговычные.

Всѣ остальныя Государства Греческаго міра колебались, вѣроятно, между Дорической формой Спарты и Іонійской формой Авинъ. Потребность формы, стѣсненія, деспотизма, дисциплины, исходящей изъ нуждъ самосохраненія, была и въ этомъ распущенномъ и раздробленномъ Эллинскомъ мірѣ, такъ велика, что во многихъ Государствахъ демократическаго характера (т.-е., вѣроятно, тамъ, гдѣ выразился слабъе деспотизмъ сословный) вырабатывалась тиранія, т.-е. дисциплина единоличной власти (Поликратъ, Періандръ, Діонисій Сиракузскій и друг.).

Феодализмъ сельскій, помѣщичій или рыцарскій былъ, повидимому, всегда ничтоженъ въ Элладѣ, почти такъ же, какъ и въ Римѣ; всѣ аристократіи Эллады и Рима имѣли городской характеръ; всѣ онѣ были, такъ сказать, муниципальнаго происхожденія.

Исторія Македоніи очень бѣдна и свѣдѣній о первоначальной организаціи Македонскаго Царства у насъ мало. Но нѣкоторые историки полагають, что у Македонянъ быль феодализмъ выраженъ сильнѣе муниципальности (и дѣйствительно, о городахъ Македонскихъ почти нѣтъ и рѣчи, а все слышно лишь о Царяхъ и ихъдружинъ о "Генералахъ" Александра).

Ослабѣвшій Эллинскій муниципальный міръ, соединившись потомъ съ грубой, неясной (неразвитой, вѣроятно) феодальностью Македонянъ, дошелъ до мгновеннаго государственнаго единства при Филиппъ и Александрѣ, и только тогда сталъ въ силахъ распространять свою цивилизацію до самой Индіи и внутренней Африки. Опять-таки значить, для наибольшаю величія и силы оказалась нужной большая сложность формы—сопряженіе аристократіи сь монархісй.

Цвѣтущій періодъ Рима надо считать, я полагаю, со временъ Пуническихъ войнъ до Антониновъ приблизительно.

Именно въ это время выработалась та муниципальная, избирательная диктатура, императорство, которое такъ долго дисциплинировало Римъ и послужило еще потомъ и Византіи.

То же самое мы видимъ и въ Европейскихъ Государствахъ.

Италія, возросшая на развалинахъ Рима, около эпохи Возрожденія, и раньше всёхъ другихъ Европейскихъ Государствъ, выработала свою государственную форму, въ видъ двухъ самыхъ крайнихъ антитезъ съ одной стороны, высмую централизацію, въ видъ юсударственнаю папства, объединявшаго весь Католическій міръ далеко внѣ предѣловъ Италін, съ другой жее—для самой себя, для Италіи собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократическихъ малыхъ Государствъ, которыя постоянно колебались между олигархіей (Венепія и Генуя) и монархіей (Неаполь, Тоскана и т. д.).

Государственная форма, прирожденная Испаніи, стала ясна несколько поздніве. Это была монархія самодержавная и аристократическая, но провинціально мало сосредоточенная, снабженная містными и отчасти сословными вольностями и привилегіями, начто среднее между Италісії и Францієї. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвіта.

Государственная форма, свойственная Франціи, была съ высшей степени иентрализованная, прайне сословная, но самодержавная монархія. Эта форма выяснялась постепенно при Людовик XI, Франциск I, Ришелье й Людовик XIV; исказилась она въ 89 году.

Государственная форма Англіи была (и отчасти есть до сихъ поръ) ограниченная, менье Франціи вначаль сословная, децентрализованная монархія, или, какъ другіе говорять, аристократическая республика съ наслыдственнымъ президентомъ. Эта форма выразилась почти одновременно съ Французской при Генрихъ VIII, Елисаветъ и Вильгельмъ Оранскомъ.

Государственная форма Германіи была (до Наполеона I и до годовъ 48 и 71) слідующая: союзь Государствь небольшихь, отдильныхь, сословныхь, болье или менье самодержавныхь, съ избраннымь Императоромь—сюзереномь (не муниципальнаго, а феодальнаго пронехожденія).

Всё эти, уже выработанныя ясно, формы начали постепенно мёняться у однихъ съ XVIII столётія, у другихъ въ XIX вёкё. Вовспать открылся эгалитарный и либеральный процессъ.

Можно верить, что польза есть отъ этого какая-нибудь, общая

для Вселенной, но уже никакъ не для долгаго сохраненія самихъ этихъ отдёльныхъ государственныхъ міровъ.

Реакція не потому неправа, что она не видить истины, нітть! Реакція везді чуеть эмпирически истину; но отдільныя ячейки, волокна, ткани и члены организма стади сильніве въ своихъ эгалитарныхъ порывахъ, чёмъ власть внутренней организующей деспотической иден!

Атомы шара не хотить болье составлять шарь! Ячейки и волокия надрубленнаго и высыхающаго дерева—здись горять, тамь сохнуть, тамь гніють везди смишваются, восхваляя простоту грядущей, новой организаціи и не замычая, что это смишеніе есть ужасный моменть перехода къ неорганической простоти, свободной воды, безжизненнаго праха, не кристаллизованной, растаявшей, или растолченой соли!

До временъ Цезаря, Августа, Св. Константина, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранскаго, Питта, Фридриха II, Перикла, до
Кира, или Дарія Гистасна и т. п. вст. прогрессисты правы, вст. охранители неправы. Прогрессисты тогда ведуть націю и государство
къ цвётенію и росту. Охранители тогда ошибочно не вёрять ни въ
рость, ни въ цвётеніе, или не любять этого цвётенія и роста, не
понимають ихъ.

Посл'в цв'втущей и сложной эпохи, какъ только начинается процессъ вторичнаго упрощенія и смишенія контуровъ, т.-е. большее однообразіе областей, см'вшеніе сословій, подвижность и шаткость властей, приниженіе религіи, сходство воспитанія и т. и., какъ только деспотнямь формологическаго процесса слаб'веть, такъ, въ смысль государственнаго блага, вси прогрессисты становятся пеправы въ теоріи, хотя и торжествують на практикъ. Они неправы въ теоріи; ибо, думая исправлять, они разрушають; они торжествують на практикъ; нбо идуть легко по теченію, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествують, они им'вють громкій усп'яхъ.

Вси охранители и друзья реакціи правы, напротивь, въ теоріи, когда начнется процессь вторичнаго упростительнаго смішенія; ибо они хотять личить и укрыплять организмь. Не ихъ вина, что они не надолго торжествують; не ихъ вина, что нація не умість уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой въ ніздрахь ея!

Они, все-таки, дѣлаютъ свой долгъ и, сколько могутъ, замедляютъ разложеніе, возвращая націю, иногда и насильственно, въ культу создавшей ее государственности.

До дня цептенія лучше быть парусомъ, или паровымъ котломъ; послів этого невозвратнаю дня достойнье быть якоремъ или тормазомъ для народовъ, стремящихся внизъ подъ крутую гору, стремясмисм'я стать нальной и т. д.: имъ съ зерна предуставлено инъть такіе, а не другіе листья, такіе, а не другіе цвъти и илоды.

Человікъ, высікая изъ камва или выливан изъ броезы (изъ матерія) статую человіка, вытачивая изъ слоновой кости шаръ, склепвая и сшивая изъ лоскутковъ искусственный цівітовъ, влагаеть навив въ матерію свою идею, подкарауленную имъ у природы.

Устроивая машину, онъ дълаетъ то же. Машина рабски повицуется, отчасти идећ, вложенной въ нее извић человъческой мыслъю, отчасти своему внутреннему закону, своему физико-химическому строю, своей физико-химической основной идећ. Нельзи, папр., изъ льда сдѣлать такую прочную машину, какъ изъ мѣди и желѣза.

Съ другой стороны, изъ камия пельзя сділать такой естественный цвітокъ, какъ изъ бархата или кисен.

Тоть, кто хочеть быть истинными реалистомы именно тамь, иди нужно, тоть должень бы разсматривать и общества человическія съ подобной точки эркнія. Но обыкновенно делается не такь. Свобода, раченство, благоденствіе (особенно это благоденствіе!) принимаются какими-то догматами веры, и уверяють, что это очень раціонально и научно!

Да кто же сказаль, что это правда?

Соціальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытонь вівовъ и примірами ими же теперь столь уважаємой природы, не хотять видіть, что между эгалитарно-либеральнымъ поступательнымъ движеніемъ и идеей развитія ніть ничего логически родственнаго, даже боліве: талитарно-либеральный процессь есть антитеза процессу развитія. При посліднемъ внутренняя идея держить кріпко общественный матеріаль въ своихъ организующихъ, деспотическихъ обънтіяхъ и ограничиваетъ его разбігающійся, расторгающія стремленія. Прогрессъ же, борющійся протику всякаго деспотизма—сословій, цеховъ, монастырей, даже богатства и т. и., есть не что иное какъ процессъ разложенія, процессъ того вторичнаго упрощенія шьлаго и сміншенія составныхъ частей, о которомъ я говориль выше, процессъ стлаживанія морфологическихъ очертаній, процессъ уничтоженія тіхъ особенностей, которыя были органически (т.-е., деспотически) свойственны общественному тілу.

Явленія эгалитарно-либеральнаго прогресса схожи съ явленіями гор'янія, гніснія, таянія льда (менфе воды свободнаго, ограниченнаго вристаллизацієй); они сходны съ явленіями, напр., холернаго процесса, который постепенно обращаєть весьма различныхъ людей сперва въ бол'я однообразные трупы (равенство), потомъ въ совершенно почти схожіе (равенство) остовы и, наконець, въ свободные (относительно, копечно): азотъ, водородъ, кислородъ и т. д.

("On est débordé", говорять многіе, это дело другое. "On est débordé"

и колерой. Но почему же колеру не назвать по имени? Зачёмъ ее звать молодостью, возрожденіемъ, развитіемъ, организаціей?).

При всёхъ этихъ процессахъ гніенія, горенія, таянія, холернаго поступательнаго движенія замётны однё и тё же общія явленія.

- а) Утрата особенностей, отличавшихъ дотоль деспотически сформированное цълое дерево, животное, цълую ткань, цълый кристаллъ и т. д. отъ всего подобнаго и сосъдняго.
- б) Большее противу прежняго сходство составныхъ частей, большее внутреннее равенство, большее однообразіе состава и т. п.
- в) Утрата прежнихъ строиих морфологическихъ очертаній: все сливается, все свободите и ровите.

И такъ, какое дъло честной, исторической реальной наукъ до неудобствъ, до потребностей, до деснотизма, до страданій?

Къ чему эти не научныя сентиментальности, столь выдохшіяся въ наше время, столь прозапческія въ добавокъ, столь бездарныя? Что мнв за дело въ подобномъ вопросе до самихъ стоновъ человечества?

Какое научное право я им'єю думать о конечныхъ причинахъ, о целяхъ, о благоденствій, напр., прежде серьезнаго, долгаго и безстрастнаго изследованія?

Гдѣ эти не догматическія, безстрастныя, скажу даже, въ прогрессивномъ отношеніи, пожалуй безправственныя, но научно-честныя изслѣдованія? Гдѣ они? Они существують, положимъ, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократовъ, не для прогрессистовъ.

Какое мнѣ дѣло, въ болѣе или менѣе отвлеченномъ изслѣдованіи, не только до чужихъ, но и до моихъ собственныхъ неудобствъ, до моихъ собственныхъ стоновъ и страданій?

Государство есть, съ одной стороны, какъ бы дерево, которое достигаетъ своего полнаго роста, цвъта и илодоношенія, повинуясь нѣко ему таинственному, независящему отъ насъ, деспотическому повельнію внутренней, вложенной въ него, идеи. Съ другой стороны, оно есть машина, и сдъланная людьми полусознательно, и содержащая людей, какъ части, какъ колеса, рычаги, винты, атомы, и наконецъ, машина, выработывающая, образующая людей. Человъкъ въ Государствъ есть въ одно и то же время и механикъ, и колеса или винть, и продукть общественнаго организма.

На которое бы изъ государствъ древнихъ и новыхъ мы ни взглянули, у всёхъ найдемъ одно и то же общее: простоту и однообразіе въ началѣ, больше разенства и больше свободы (по крайней жърѣ фактической, если не юридической свободы), чъмъ будеть послы. Закрывши книгу на второй или третьей главѣ, мы находимъ, что всѣ начала довольно схожи, хотъ и не совсѣмъ. Взглянувъ на растеніе, выходящее изъ земли, мы еще не знаемъ хорошо, что изъ de la IV-e dynastie; elles durèrent jusqu' à la conquête de ce pays par Cambyse et à partir de ce temps elles tombèrent dans une décadence rapide". О 40 въвахъ въроятныхъ онъ говорилъ дальше. Но, во 1-хъ, эта продолжительность принята далеко не всеми учеными; во 2-хъ, этв 4000 льть относятся къ целой религозной культуре, а не къ такимъ отдельнымъ государственнымъ организмамъ, какъ Мемфисъ, царство Гиксовъ, Онвы, Сансъ; въ 3-хъ, примъръ Египетской государственности (принимая даже, что всё отдёльныя, смёнявшія другь друга въ этой странъ государства были очень сходны по строю, но формѣ), не можетъ служить одинъ опроверженіемъ тому, что вообще государства живутъ не болбе 12 вбковъ. Мы увидимъ ниже, что это такъ, на Римъ, Греціи, Персіи и т. д. Египетъ древній долго быль одинокъ, въ стороне, онъ долго не имель соперниковъ. Его поэтому трудно приравнивать по долговачности къ исторіи тахъ государствъ, которыя созидались поздиве другь за другомъ, и все на твхъ же почти мъстахъ, не на дъвственной почвъ, а на развалинахъ предъидущей государственности. Если бы наука доказала, что при вовсе другихъ условіяхъ динотеріумы, птеродактили, мегалосауры, жили очень долго, то изъ этого не следуеть еще, что нынемній слонь, нынашній левь, или быкь, могуть столько же прожить. О Китав и скажу дальше. Онъ тоже ничего не опровергаетъ своимъ примъромъ.

- II. Халдейскія и вообще Семитическія Государства:
- а) Древній Вавилонъ вмѣстѣ съ Ассиріей (ибо исторія обыкновенно принимаєтъ, что если полумионческій Немвродъ и существовалъ около 2100 до Р. Х., то, все-таки, чрезъ 100 лѣтъ послѣ него Нинъ (около 2000 лѣтъ до Р. Х.) соединилъ Ассирію и Вавилонъ въ одно государство, которое существовало до смерти Сардананала (т.-е. до 606) 1394 года.

Разумъется, не слъдуетъ забывать, что лътосчисление это можетъ быть, по сравнительной бъдности источниковъ, и не точно. Что значить, напр., Нинъ около 2000 лътъ? Отнимите 190 лътъ, напр., или 200, останется 1800 до Р. Х., вычтите—606 т. е. годъ паденія—и на долю этой первой Ассиро-Вавилонской государственности выпадетъ какъ разъ 12 въковъ, тъ 12 въковъ, которые прожилъ влассическій Римъ—въчный образецъ государственности.

- 6) Новъйшій Вавилонъ всего 68 льтъ (отъ распаденія Ниневійскаго Царства въ 606 году до взятія Вавилона Киромъ въ 538 г. до Р. Х.).
  - в) Кареагенъ, 668 года.
- (Отъ Дидоны (814) до разрушенія города Римлянами, т.-е. до 146 г. до Р. Х.).
  - г) Еврейское Государство.

Исходъ изъ Египта около 1500 леть до Р. Х.).

Но я полагаю, что государственную жизнь Евреевъ надо считать

не съ номадной жизни временъ Авраама, и даже не со дня примествія Евреевъ въ Палестину, ибо это состояніе ихъ соотвѣтствуетъ, мнѣ кажется, состоянію Германскихъ народовъ во время такъ называемаго переселенія, состоянію Эллиновъ въ эпоху Троянской войны, вторженія Гераклидовъ, Римской исторіи въ эпоху догосударственную. Разница въ томъ, что объ Евреяхъ, напр., и Германцахъ у насъ есть источники болѣе достовѣрные, а объ Эллинскихъ, и еще болѣе о Римскихъ, первоначальныхъ движеніяхъ нѣтъ такихъ достовѣрныхъ источниковъ.

И такъ, если считать начало Еврейской государственности со временъ Судей, то это приходится за 1300 лётъ до Р. Х.

Распаденіе царства на Изранльское и Іудейское произошло за 980 літь до Р. X.

Стало быть, отъ основанія до распаденія всего только 310 лѣть. Отъ распаденія до перваго Ассирійскаго пліненія (т.-е. до паденія Израильскаго Царства) 260 лѣть.

Отъ распаденія до втораго или Вавилонскаго плівненія (отъ 980 до 600 годовъ, послії битвы Навуходоносора съ Нехао, въ 404 году?) Іуден прожили еще 376 літъ.

Съ этого времени Еврейское Государство утратило самостоятельность навсегда и Палестина стала областью сперва Вавилона, потомъ Персіи, потомъ Греко-Македонскихъ Царствъ и, наконецъ, Римскаго Государства.

Поэтому, считая отъ Судей даже до конца более долговъчной Іуден, мы получимъ отъ 1300 до 600 всего только 700 летъ.

Ибо называть жизнь Евреевъ послѣ плѣненія жизнью государственной, это то же, если бы мы жизнь нынѣшней Грузіи, Польши, Чехіи, или Финляндіи назвали такъ оттого, что они еще имѣютъ свою физіономію, мѣстные, юридическіе и бытовые оттѣнки.

Что касается до волненій времени Маккавеевъ или до послѣдней борьбы Евреевъ противъ Римлянъ при Титѣ, то это были лишь возстанія подчиненныхъ, бунты, но государственности уже не было давно.

Ш. Персо-Мидяне.

Отъ Деіока, освободившаго Мидійское племя отъ владычества Ассиро-Вавилонскаго, т.-е. отъ 707 до Александра Македонскаго или до сраженія при Арбелахъ (въ 331 г. до Р. Х.) Итого только 376 лътъ первой Персо-Мидійской государственности.

Повидимому, однако, Македонское завоеваніе было не очень глубоко, а религія Зороастра (Маздензмъ) была еще достаточно крѣнка; ибо Персидское государство возродилось внослѣдствіи съ той же религіей, при вліяніи свѣжаго и, вѣроятно, родственнаго племени, Пареовъ, подъ династіями Арзасидовъ (отъ 250 до Р. Х.—226 по Р. Х.) и Сассанидовъ, отъ 226—636 по Р. Х., т.-е. всего 886 л. цивилизацію до самой Индін и внутренней Африки. Опять-таки значить, для наибольшаю величія и силы оказалась нужной большая сложность формы—сопряженіе аристократіи сь монархієй.

Цвътущій періодъ Рима надо считать, и полагаю, со временъ Пуническихъ войнъ до Антониновъ приблизительно.

Именно въ это время выработалась та муниципальная, избирательная диктатура, императорство, которое такъ долго дисциплинировало Римъ и послужило еще потомъ и Византія.

То же самое мы видимъ и въ Европейскихъ Государствахъ.

Италія, возросшая на развалинахъ Рима, около эпохи Возрожденія, и раньше всёхъ другихъ Европейскихъ Государствъ, выработала свою государственную форму, въ види двухъ самыхъ крайнихъ антительсъ одной стороны, высшую централизацію, въ види государственнаго папства, объединявшаго весь Католическій міръ далеко вив предвловъ Италіи, съ другой жес—для самой себя, для Италіи собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократическихъ малыхъ Государствъ, которыя постоянно колебались между олигархіей (Вененія и Генуя) и монархіей (Неаполь, Тоскана и т. д.).

Государственная форма, прирожденная Испаніи, стала ясна пъсколько поздиве. Это была монархія самодержавная и аристократическая, но провинціально мало сосредоточенная, снабженная мъстными и отчасти сословными вольностями и привилегіями, инчто среднее между Италіей и Франціей. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха пвъта.

Государственная форма, свойственная Франціи, была въ высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная момархія. Эта форма выяснялась постепенно при Людовик XI, Франциск I, Ришелье й Людовик XIV; исказилась она въ 89 году.

Государственная форма Англіи была (и отчасти есть до сихъ поръ) ограниченная, менье Франціи вначаль сословная, децентрализованная монархія, или, какъ другіе говорить, аристократическая республика съ наслыдственнымъ президентомъ. Эта форма выразилась почти одновременно съ Французской при Генрихъ VIII, Елисаветъ и Вильгельмъ Оранскомъ.

Государственная форма Германіи была (до Наполеона I и до годовъ 48 и 71) сл'єдующая: союзь Государствь небольшихь, отдыльныхь, сословныхь, болье или менье самодержавныхь, съ избраннымь Императоромь—сюзереномь (не муниципальнаго, а феодальнаго пронсхожденія).

Всѣ эти, уже выработанныя ясно, формы начали постепенно мѣняться у однихъ съ XVIII столѣтія, у другихъ въ XIX вѣкѣ. Вовсихъ открылся эталитарный и либеральный процессъ.

Можно вфрить, что польза есть отъ этого какал-нибудь, общал

въстныхъ временъ, т.-е. за 1100—1200 лътъ до Р. Х. и до присоединенія въ Риму Египта, самаго послъдняго и счастливаго въ этомъ отношеніи изъ всъхъ тъхъ Государствъ, гдъ царила Эллино-Македонская образованность, то-есть до 30 г. передъ Р. Х., то у насъ получится опять классическая цифра около 1200 лътъ, около 12 въковъ.

V. Римъ. Въ этомъ государствъ разсчетъ легче. Оно было безпрерывно одно, отъ начала до конца. Здѣсь не было ни раздробленія и разновременности, какъ у Греко-Македонянъ, ни перерывовъ, какъ у Персо-Мидянъ.

Считая отъ полу-миническихъ временъ Ромула до Ромула-Августула и Олоакра, получаемъ:

Если же считать отъ временъ болве извъстныхъ, то около 1000 не болве.

VI. Византія отъ перенесенія столицы и торжества Христіанства до взятія Византіи Турками, (отъ 325 по Р. Х. до 1453)—1128 літть.

Прежде чёмъ обратиться къ вопросу о возрастё современныхъ Европейскихъ Государствъ, я нахожу необходимымъ сказать здёсь нёсколько словъ о Китаё.

Не знаю, имъемъ ли мы право разсматривать исторіи Китая, въ добавокъ столь еще темную, какъ исторію одного Государства, непрерывно, прожившаю нъсколько тысячь льть?

Китай справедливве, мнв кажется, разсматривать, какъ отдвльный культурный міръ, вмвств съ Японіей и другими сосваними краями, какъ особый историческій міръ, стоявшій не на большой дорогв народовъ, подобно Государствамъ нашего Средиземнаго бассейна, и потому, долже сохранившійся въ своей отдвльности и чистотв.

Къ тому же надо прибавить, что и въ немъ, повидимому, были смѣны государственныя, но эти смѣны или еще мало извѣстны и мало понятны намъ, или онѣ и въ самомъ дѣлѣ не представляютъ такихъ антитезъ и такого разнообразія, какія преставляетъ преемственная картина Государствъ и цивилизацій вокругъ нашего Средиземнаго моря.

Тамъ, въ глубинѣ восточной Азіи, жило и волновалось почти одно и то же племя долгіе вѣка; здѣсь, около насъ, сталкивалось множество народовъ, принадлежавшихъ къ нѣсколькимъ породамъ (расамъ) и племенамъ: Арійскому, Семитическому, Ефіопскому, Чудо-Тюркскому, Монгольскому и т. д.

Очень можеть быть, повторяю, что и долгольтнюю исторію Китайской гражданственности можно было бы, при болье точномъ изследованіи, разложить на нъсколько отдельныхъ государственныхъ періодовъ по 1,000, или 1,200 льтъ. Шесть тысячь, лать могуть относиться къ общимъ племеннымъ воспоминаніямъ, а не къ той сформированной гражданственности, о которой здёсь идеть рачь.

Если же на такую сформированную гражданственность положить даже цёлыхъ четыре тысячельтія, то эта цифра легко разложится на ивсколько нормальныхъ государственныхъ періодовъ по 1,000 лѣтъ приблизительно каждый.

Объ Егинтъ я говорилъ уже прежде почти то же самое.

Я полагаю поэтому, что ни Египетъ древній, ни современный Китай, вследствіе своей обособленности, не могуть служить опроверженіемъ того что—въ нашихъ краяхъ, по крайней мере и съ техъ поръ какъ у древняго Египта явились образованные соперники въ лице Халдеевъ и Персо-Мидянъ,—ни одно Государство больше 12 вековъ жить не можетъ.

Значительное же большинство Государствъ проживало гораздо меньше этого.

Демократическія Республики жили меньше аристократическихъ, Онвы меньше Спарты.

Более сословныя Монархів держались врепче мене сословных в возстановлялись легко после всякаго разгрома.

Такова была, повидимому, Персія Ахеменидовъ, возродившаяся посять погрома Македонскаго и пережившая своихъ минутныхъ поб'ядителей на долгіе вѣка.

#### ГЛАВА ІХ.

# О ВОЗРАСТЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ГОСУДАРСТВЪ.

Съ какого въка мы будемъ считать образование Европейскихъ Государствъ?

Неужели считать исторію Франціи съ Хлодовига, т. - е. съ V вѣка? Тогда Франція будеть только одно изъ всѣхъ Европейскихъ Государствъ, безпрерывно существующихъ до нынѣ съ того времени. Германія тогда была въ хаотическомъ состояніи и кой-какъ сколоченное Аріанское Царство Готовъ, разрушенное Хлодовигомъ, занимало значительную ея часть. Въ Англіи только въ ІХ вѣкѣ Эгбертъ принялъ названіе Короля Англіи. Въ Испаніи сначала долго господствовали Аравитяне, и будущіе Испанцы-Христіяне не значили еще почти ничего.

Италія была въ совершенномъ разгромѣ. Въ ней Готовъ смѣнали Вандалы. Вопарялся Герулъ Одоакръ; Одоакра убивалъ Готъ Теодорихъ и т. д.

Следы Аттилы были везде еще свежи. Римъ Западный паль всего за несколько леть до крещенія Хлодовига.

Хлодовигъ въ тому же былъ еще чистый Германецъ, чистый Франкъ; съ Галло-Римскими элементами не произошло еще того слитія, которымъ началась исторія Францін.

Предвлы класть равно трудно вездв и при всвхъ изследованіяхъ. Предвлы, границы, отличительные признаки, распредвляющіе что бы то ни было на классы, роды, эпохи и какіе бы то ни было отделы всегда более или мене искусственны. Естественность же пріема при распредвленіи состоить именно въ томъ, что можно назвать наглядностью, художественнымъ, такъ сказать, тактомъ. Такъ делають и въ сстественныхъ наукахъ \*).

На основаніи подобной же наглядности я полагаю, что весь періодъ Европейской исторіи до Карла Великаго можно считать соотвѣтственнымъ исторіи Греціи, геропческихъ временъ Троянской войны, похода Аргонавтовъ; время Нибелунговъ соотвѣтствуетъ временамъ Гомера. Въ Римской исторіи этому періоду, миѣ кажется, соотвѣтствуетъ время до основанія Рима или, если угодно, и весь приготовительный періодъ первыхъ царей. Разница только въ степени достовѣрности событій. Для исторіи смутнаго, приготовительнаго времени Европы мы имѣемъ сравнительно много разнообразныхъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ свидѣтельствъ.

Для исторіи приготовительнаго періода Эллады у насъ есть только поэтическая истипа Гомерическихъ стиховъ и т. п. Для первобытной исторін Рима еще того меньше.

Простирая аналогію дальше, я думаю, что періодъ Еврейской исторіи отъ Монсея до Судей соотвѣтствуеть опять тому же періоду странствій, вторженій,—приготовительной догосударственной борьбы. Здѣсь опять мы имѣемъ, какъ для Европейской исторіи, свидѣтельства, которыя иныя могуть оспаривать, но которыя, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны и ясны.

Халден временъ Немврода, Иранцы до временъ Астіяга и Кира не толи же самое?

Вся разница, во первыхъ, повторяю, въ степени достовърности свидътельствъ, которыя мы имъемъ объ этихъ приготовительныхъ эпохахъ, въ количествъ и качествъ подробностей, дошедшихъ до насъ; в во вторыхъ, въ тъхъ наиболъе существенныхъ, прирожденныхъ свойствахъ, которыя имъли при началъ своего пробуждения къ исторической жизни различные народы и племена. Такъ, напримъръ, характеръ жреческій, есократическій и вмъстъ родовой преобладаль у Евреевъ, муниципальный—у Грековъ и Римлянъ, родственныхъ по происхожденію, сельско-аристократическій феодальный—у Европейцевъ и, можетъ быть, у Иранцевъ.

<sup>\*)</sup> Система Линнея—искусственна; — Система другаго ботаника Bernard de Jussieu—ественна по всецилости, по совокупности признаковъ.

de la IV-e dynastie; elles durèrent jusqu' à la conquête de ce pays par Cambyse et à partir de ce temps elles tombèrent dans une décadence rapide". О 40 въкахъ въролтныхъ онъ говорилъ дальше. Но, во 1-хъ, эта продолжительность принята далеко не всеми учеными; во 2-хъ, эти 4000 льть относятся въ целой религіозной культуре, а не въ такимъ отдальнымъ государственнымъ организмамъ, какъ Мемфисъ, царство Гиксовъ, Онвы, Сансъ; въ 3-хъ, примъръ Египетской государственности (принимая даже, что всв отдельныя, сменявшія другь друга въ этой странъ государства были очень сходны по строю, но формв), не можеть служить одинь опровержениемъ тому, что вообще государства живуть не более 12 вековъ. Мы увидимъ ниже, что это такъ, на Римъ, Греціи, Персіи и т. д. Египеть древній долго быль одинокъ, въ сторонъ, онъ долго не имълъ соперниковъ. Его поэтому трудно приравнивать по долговачности къ исторіи тахъ государствъ, которыя созидались поздиве другъ за другомъ, и все на твхъ же почти мъстахъ, не на девственной почвъ, а на развалинахъ предъпдущей государственности. Если бы наука доказала, что при вовсе другихъ условіяхъ динотеріумы, птеродактили, мегалосауры, жили очень долго, то изъ этого не следуеть еще, что имивший слоиъ, нынашній левъ, или быкъ, могуть столько же прожить. О Китав и скажу дальше. Онъ тоже ничего не опровергаетъ своимъ примъромъ.

- П. Халдейскія и вообще Семитическія Государства:
- а) Древній Вавилонъ вмѣстѣ съ Ассиріей (ибо исторія обыкновенно принимаєть, что если полумионческій Немвродъ и существоваль около 2100 до Р. Х., то, все-таки, чрезъ 100 лѣтъ послѣ него Нинъ (около 2000 лѣтъ до Р. Х.) соединилъ Ассирію и Вавилонъ въ одно государство, которое существовало до смерти Сарданапала (т.-е. до 606) 1394 года.

Разумбется, не следуеть забывать, что летосчисление это можеть быть, по сравнительной бедности источниковь, и не точно. Что значить, напр., Нинъ около 2000 леть? Отнимите 190 леть, напр., нли 200, останется 1800 до Р. Х., вычтите—606 т. е. годъ паденія—и на долю этой первой Ассиро-Вавилонской государственности выпадеть какъ разъ 12 вековъ, те 12 вековъ, которые прожиль классическій Римъ—вечный образець государственности.

- Новъйшій Вавилонъ всего 68 лѣтъ (отъ распаденія Ниневійскаго Царства въ 606 году до взятія Вавилона Киромъ въ 538 г. до Р. Х.).
  - в) Кареагенъ, 668 года.
- (Отъ Дидоны (814) до разрушенія города Римлянами, т.-е. до 146 г. до Р. Х.).
  - г) Еврейское Государство.

Исходъ изъ Египта около 1500 лътъ до Р. Х.),

Но я полагаю, что государственную жизнь Евреевъ надо считать

не съ номадной жизни временъ Авраама, и даже не со дня примествія Евреевъ въ Палестину, ибо это состояніе ихъ соотвѣтствуетъ, мнѣ кажется, состоянію Германскихъ народовъ во время такъ называемаго переселенія, состоянію Эллиновъ въ эпоху Троянской войны, вторженія Гераклидовъ, Римской исторіи въ эпоху догосударственную. Разница въ томъ, что объ Евреяхъ, напр., и Германцахъ у насъ есть источники болѣе достовѣрные, а объ Эллинскихъ, и еще болѣе о Римскихъ, первоначальныхъ движеніяхъ нѣтъ такихъ достовѣрныхъ источниковъ.

И такъ, если считать начало Еврейской государственности со временъ Судей, то это приходится за 1300 лътъ до Р. Х.

Распаденіе царства на Израильское и Іудейское произошло за 980 літь до Р. Х.

Стало быть, отъ основанія до распаденія всего только 310 лѣть. Отъ распаденія до перваго Ассирійскаго плѣненія (т.-е. до паденія Израильскаго Царства) 260 лѣтъ.

Отъ распаденія до втораго или Вавилонскаго плѣненія (отъ 980 до 600 годовъ, послѣ битвы Навуходоносора съ Нехао, въ 404 году?) Іуден прожили еще 376 лѣтъ.

Съ этого времени Еврейское Государство утратило самостоятельность навсегда и Палестина стала областью сперва Вавилона, потомъ Персіи, потомъ Греко-Македонскихъ Царствъ и, наконецъ, Римскаго Государства.

Поэтому, считая отъ Судей даже до конца болве долговвиной Гуден, мы получимъ отъ 1300 до 600 всего только 700 лвтъ.

Ибо называть жизнь Евреевъ послѣ плѣненія жизнью государственной, это то же, если бы мы жизнь нынѣшней Грузіи, Польши, Чехія, или Финляндін назвали такъ оттого, что они еще имѣютъ свою физіономію, мѣстные, юридическіе и бытовые оттѣнки.

Что касается до волненій времени Маккавсевъ пли до послѣдней борьбы Евреевъ противъ Римлянъ при Титъ, то это были лишь возстанія подчиненныхъ, бунты, но государственности уже не было давно.

111. Персо-Мидяне.

Отъ Деіока, освободившаго Мидійское племя отъ владычества Ассиро-Вавилонскаго, т.-е. отъ 707 до Александра Македонскаго или до сраженія при Арбелахъ (въ 331 г. до Р. Х.) Итого только 376 лѣтъ первой Персо-Мидійской государственности.

Повидимому, однако, Македонское завоеваніе было не очень глубоко, а религія Зороастра (Маздензмъ) была еще достаточно врѣнка; ибо Персидское государство возродилось внослѣдствін съ той же религіей, при вліяніи свѣжаго и, вѣроятно, родственнаго племени, Пареовъ, подъ династіями Арзасидовъ (отъ 250 до Р. Х.—226 по Р. Х.) и Сассанидовъ, отъ 226—636 по Р. Х., т.-е. всего 886 л. дъляются приблизительнъе прежияго будущія границы отдъльныхъ Европейскихъ Государствъ. Католическая схизма выясняется ръзче.

Вскорт по смерги Карла Великаго, появились тт Норманы, которыхъ вытыпательство въ Англін, Италін и Франціи способствовало окончательному выясненію государственнаго строя, политической формы этихъ странъ. Норманы (именно тт Скандинавы Ствера), которыхъ недоставало Имперіи Карла, явились на югъ сами, чтобы выполнить этотъ недостатокъ, чтобы связать своимъ вытыпательствомъ болте прежняго во едино по духу всю Европу отъ полярныхъ странъ до Средиземнаго моря.

Съ той поры частныя Европейскія Государства и общая Европейская цивилизація развиваются яснъе, выразительпъе.

Послѣ единой Персо-Мидійской пивилизаціи воцарилась въ мірѣ раздробленная Эллино-Македонская культура, эту смѣпила опять единая Римская; Византійская (Вселенская) была отчасти (въ восточной своей половинѣ) продолженіемъ единой Римской государственности, а отчасти на другой половинѣ таила въ нѣдрахъ своихъ новую, опять какъ Эллинская, но по своему раздробленную Европейскую культуру.

Объединенная въ духъ, въ идеалахъ собственно вультурныхъ и бытовыхъ, но раздробленная въ интересахъ государственныхъ, Европабыла тымъ разнообразные и, вмысты съ тымъ, гармоничные; ибо игр—монія не есть мирный униссонь, а плодотворная, иреватая творче—ствомь по временамь и жествая борьба. Такова и гармонія самовывны-человыческой природы, къ которой сами же реалисты стре—змятся свести и человыческую жизиь.

Я не буду распространяться здёсь объ юридическомъ, религіозномъ, областномъ, сословномъ, этнографическомъ, философскомъ и худоме ственномъ разнообразіи Европы со временъ возрожденія и до положини XVIII вёка. Это изв'єстно, и чтобы вспомнить это лучше, доста точно раскрыть любое руководство или сочиненіе по всеобщей Европиейской исторіи, напр. Вебера, Прево-Парадоля и другихъ.

Въ этомъ разнообразін всё историки согласны; объ этомъ богатеме содержанія, сдержаннаго деспотическими формами разнородной ди исщиплины, всё одинаково свидётельствуютъ. Многіе писатели видять тъ въ этомъ лишь зло; ибо они стоятъ не на реальной почвё равнодугинаго изслёдованія, а на предвзятой какой-нибудь точкі зрінія свибодолюбія, благоденствія, демократів, гуманности. Они относится предмету не научно и скептически, говоря: "что выйдеть—не мое діло "; они судятъ все съ помощью конечной ціли, конечной причины (запрещенной реалистамъ въ наукі), "они иміють направленіе", ио факты остаются фактами, и каковы бы ни были пристрастія писателей, исторія даеть у всёхь одно и тоже въ этомъ случай явленія развитья,

процессь постепеннаю осложненія нартинь, какъ обще-Европейской, такъ и частныхъ картинъ Франціи, Италіи, Англіи, Германіи и т. д.

Кого бы мы ни взяли: протестанта и консерватора Гизо, прогрессиста Шлоссера, раціоналиста и либерала Бокля, вига и эстетика Маколея относительно нашего предмета всё они окажутся согласными.

Тоть же итогь дадугь намь не только историки, но и романисты, и корошіе и кудые, и поэты и публицисты, и самые краткіе учебники, и самый тяжелыя монографіи, и самые легкіе историческіе очерки. Тоть же итогь съ этой объективной реальной точки зрвнія намь дадуть и Вальтерь-Скотть, и Шекспирь, и Александрь Дюма отець, и Гёте, и Дж. Ст.-Милль (см. книгу его "Спобода"), и Прудонь, и Вильгельмъ фонь-Гумбольдть, и тяжелая монографія Пихлера о раздъленіи Церквей, и любой хорошій учебникъ.

Отъ XIV и XV до конца XVII и кой гдв до половины XVIII, а частію даже и въ началь нашего выка, Европа все сложныеть и сложнветь, крыпнеть, расширяется на Америку, Австралію, Азію; потомъ расширеніе еще продолжается, но сложность выцеютаеть, начинается смъшение, сглаживание морфологическихъ разкихъ контуровъ, релиназныя антитезы слабиють, области и цилыя страны становятся сходнюе, сословія падають, разнообразіє положеній, воспитанія и характерова блидинеть, въ теоріяхъ провозглашаются сперва: "les droits de l'homme", которыя прилагаются на практик'в бурно во Франціи въ 89 в 93 годахъ XVIII въка, а потомъ мирно и постепенно вездъ въ XIX. Потомъ въ теорін же объявляется недостаточность этого политического равенства (упрощенія) и требуется равенство всякое, полнос. экономическое, умственное, половое; теоретическія требованія этого крайняго вторичнаго упрощенія разрівшаются наконець въ двухъ идеалахъ: въ идеалъ анархическаго государственно, но деспотическаго семейно-идеаль Прудона и въ распущенно-половомъ, но деспотическомъ государственно-идеалѣ Коммунистовъ (напр. Кабе и др.).

Практику политического гражданского смъшенія Еврона пережила; скоро можеть быть увидимъ, какъ она перенесеть попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, окончательного, этростительного смъшенія!

Не мѣшаетъ, однако, замѣтить мимоходомъ, что безъ нѣкоторой формы (безъ деспотизма, т.-е.) не могли обойтись ни Прудонъ, ни Коммунисты: первый желалъ бы покрыть всю землю малыми семейными скитами, гдѣ мужъ—натріархъ командовалъ бы послушниками—женой и дѣтьми, безъ всякаго государства. А коммунисты желали бы распредѣлить все человѣчество но утилитарнымъ киновіямъ, въ которыхъ царствовалъ бы свободно свальный грѣхъ, подъ руководствомъ ничѣмъ неограниченнаго и атеистическаго конвента.

И туть и тамъ возврать къ дисциплинъ. Les extrémes se touchent!

Песть тысячь лать могуть относиться из общимы илеменнымы воспоминаніямы, а не кы той сформированной гражданственности, о поторой адась идеть рачь.

Если же на такую сформированную гражданственность положить даже цёлыхъ четыре тысячелётія, то эта цифра легко разложится на иёсколько пормальныхъ государственныхъ періодовъ по 1,000 лётъ приблизительно каждый.

Объ Египта и говориль уже прежде почти то же самое.

Я полагаю поотому, что на Египетъ древній, ни современный Китай, вслідствіе своей обособленности, не могутъ служить опроверженіемъ того что—въ нашихъ врамкъ, по крайней мірії и съ тіхъпоръ какъ у древняго Египта явилсь образованные соперники вълиції Халдеевъ и Персо-Мидинъ,— ни одно Государство больше 12 вівковъ жить не можетъ.

Значительное же большинство Государствъ проживало гораздо меньте этого.

Демократическія Республики жили меньше аристократическихъ, Онвы меньше Спарты.

Волбе сословныя Монархів держались врбиче менбе сословных и возстановлялись легко послб всякаго разгрома.

Такова была, повидимому, Персія Ахеменидовъ, возродившаяся посль погрома Македонскаго и пережившая свояхъ минутныхъ побъдителей на долгіе въка.

### TAABA IX.

# О ВОЗРАСТЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ГОСУДАРСТВЪ.

Съ какого въка мы будемъ считать образование Европейскихъ Государствъ?

Неужели считать исторію Франціи съ Хлодовига, т. - е. съ V вѣка? Тогда Франція будеть только одно изъ всѣхъ Европейскихъ Государствъ, безпрерывно существующихъ до нынѣ съ того времени. Германія тогда была въ хаотическомъ состояніи и кой-какъ сколоченное Аріанское Царство Готовъ, разрушенное Хлодовигомъ, занимало значительную ея часть. Въ Англіи только въ ІХ вѣкѣ Эгбертъ приняль названіе Короля Англіи. Въ Испаніи сначала долго господствовали Аравитяне, и будущіе Испанцы-Христіяне не значили еще почти ничего.

Италія была въ совершенномъ разгромѣ. Въ ней Готовъ смѣняли Вандалы, Воцарялся Герулъ Одоакръ; Одоакра убивалъ Готъ Теодорикъ и т. д.

Следы Аттилы были везде еще свежи. Римъ Западный паль всего — преколько леть до крещения Хлодовига. Хлодовигъ въ тому же былъ еще чистый Германецъ, чистый Франкъ; съ Галло-Римскими элементами не произошло еще того слитія, которымъ началась исторія Франціи.

Пределы класть равно трудно везде и при всёхъ изследованіяхъ. Пределы, границы, отличительные признаки, распределяющіе что бы то ни было на классы, роды, эпохи и какіе бы то ни было отделы всегда болёе или менёе искусственны. Естественность же пріема при распределеніи состоить именно въ томъ, что можно назвать наглядностью, художественнымъ, такъ сказать, тактомъ. Такъ дёлають и въ естественныхъ наукахъ \*).

На основаніи подобной же наглядности я полагаю, что весь періодъ Европейской исторіи до Карла Великаго можно считать соотвѣтственнымъ исторіи Греціи, героическихъ временъ Троянской войны, похода Аргонавтовъ; время Нибелунговъ соотвѣтствуетъ временамъ Гомера. Въ Римской исторіи этому періоду, мнѣ кажется, соотвѣтствуетъ время до основанія Рима или, если угодно, и весь приготовительный періодъ первыхъ царей. Разница только въ степени достовѣрности событій. Для исторіи смутнаго, приготовительнаго времени Европы мы имѣемъ сравнительно много разнообразныхъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ свидѣтельствъ.

Для исторіи приготовительнаго періода Эллады у насъ есть только поэтическая истина Гомерическихъ стиховъ и т. п. Для первобытной исторія Рима еще того меньше.

Простирая аналогію дальше, я думаю, что періодъ Еврейской исторіи отъ Монсея до Судей соотвѣтствуетъ опить тому же періоду странствій, вторженій, приготовительной догосударственной борьбы. Здѣсь опить мы имѣемъ, какъ дли Европейской исторіи, свидѣтельства, которыя иныя могутъ оспаривать, но которыя, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны и исны.

Халден временъ Немврода, Иранцы до временъ Астіяга и Кира не то зи же самое?

Вся разница, во первыхъ, повторяю, въ степени достовърности свидътельствъ, которыя мы имъемъ объ этихъ приготовительныхъ эпохахъ, въ количествъ и качествъ подробностей, дошедшихъ до насъ; а во вторыхъ, въ тъхъ наиболъе существенныхъ, прирожденныхъ свойствахъ, которыя имъли при началъ своего пробужденія къ исторической жизни различные народы и племена. Такъ, напримъръ, характеръ жреческій, есократическій и вмъстъ родовой преобладалъ у Евреевъ, муниципальный—у Грековъ и Римлянъ, родственныхъ по происхожденію, сельско-аристократическій феодальный—у Европейцевъ и, можетъ быть, у Иранцевъ.

система Линиен—искусственна; — Система другаго ботаника Bernard de Jusвіец—ественна по всецилости, по совокунности признаковъ.

взирая неподкупленнымъ глазомъ на бездарность, прозу, духовное безплодіе, этой лжевозрожденной Италін, не приходитъ на умъ, что ея
объединеніе свершилось какъ бы не съ цёлію развитія сложнаго и
обособленнаго въ единствъ Итализма, а лишь для косвеннаго ослабленія Франціи и Австріи, для болье глубокаго разстройства охранительныхъ силь Папизма, для облегченія дальнъйшаго хода ко
всеобщему Западному уравненію и смъщенію? Италія стала похожа на
Францію Луи-Филиппа—и больше ничего.—Только много побъднъвумственной производительностью именно потому, что все это старо!

А Соціалисты? Развів ихъ нівть въ Италія? Еслі многословный и мечта тельный періодъ Соціализма прошель, тімъ хуже! Значить онъ гитьз дится глубже въ бездарныхъ, но могучихъ толпахъ!

Ясно одно: Европа въ XIX въкъ переступила за роковыя 1000 гътътъ государственной жизни.

Что же случилось съ ней?

Повторяю, она вторично смышалась въ общемъ видъ своемъ, составтвения части ен стали противъ прежинго горалдо сходиве, однообразнъте и сложность пріємевъ прогрессивнаго процесса есть сложность подость биля сложности какого-нибудъ ужаснаго патологическаго процесса, ве дущаго шагъ за шагомъ сложный организмъ къ вторичному упрощені в трупа, остова и праха!

Вмѣсто организованнаго разнообразія, больше и больше распро страняется разложеніе въ однообразіе! Фактъ этоть, кажется, несомителень; исходъ можеть быть сомнителень, я не спорю; я говорю тольше во современномъ явленія, и если я сравню эту картину съ картинак ми всѣхъ древнихъ Государствъ передъ часомъ ихъ гибели, я найду въ исторіи Авинъ, и въ исторіи Спарты, и всей Эллады, и Египъ та, и Византіи, и Рима одно только общее, именно подъ конецъ: уревыненіе, всеобщее пониженіе, смѣшеніе, круглые, притертые взаньше гольши, виѣсто рѣзкихъ кристаллов, дрова и сѣмена, годиня д. ругимъ новымъ мірамъ для топки и для пищи, но не дающія уже прытернихъ листьевъ и цвѣта.

Нынћшній прогрессь не есть процессь развитія: онъ есть процессь вторичнаго, смісительнаго упрощенія, процессь разложенія, для тыть Государствь, изъ которыхь онъ вышель, или которымь крібико услочился.... Иногда... кажется и для всего міра—Японія, напр., тоже европензуется (гніеть).

Что же сдёлали надъ собою Европейскія Государства, переступы за роковое 1000-літіе?

1.-0

\*ve

lota Te

въка побъдило всъ остальныя и исказило (или, если хотите, просто измѣнило) характеръ и Христіанства, и Германскаго индивидуализма и Кесаризма Римскаго, и Эллинскихъ, какъ художественныхъ, такъ и философскихъ преданій.

Вивсто Христіанских загробных вірованій и аскенизма, явилси земный гуманный утилитаризмі; вивсто мысли о любви нь Богу, о спасеній души, о соединсній съ Христомъ, заботы о всеобщемь пракшивскомъ блаш. Христіанство же настоящее представляется уже не божественнымъ, въ одно и то же время и отраднымъ и страшнымъ ученіемъ, а дітскимъ лепетомъ, аллегоріей, моральной басней, дільпое истоякованіе которой есть экономическій и моральной утилитаризмъ.

Аристократическій пышныя наслажденія мыслящимъ сладострастіемъ, "безполезной (!) отвлеченной философіей и вредной изысканностью высокаго идеальнаго искусства", эти стороны Западной жизни, унаслѣдованным ею или прямо отъ Эллады, или чрезъ посредство Рима временъ Лукулловъ и Гораціевъ, утратили также свой прежній барскій и царственный характеръ и пріобрѣли характеръ болѣе демократическій, болѣе доступный всякому и потому неизбъжно и болье пошлый, некрасивый, и болье разрушительный, вредный для стараго строя. Личныя права каждаго, благоденствіе всѣхъ (перерожденіе, демократизація Германскаго индивидуализма и Христіанская личная доброта, обращенная въ предупредительсый безличный сухой утилитаризмъ) и здѣсь играютъ свою роль. "И я имѣю тѣ же права!" говорить всявій и по вопросу о наслажденіяхъ, забывая, что «quod licet Iovi, non licet bovi»,—что идетъ Лудовику XIV, то нейдетъ Гамбеттѣ и Руместану.

Монархическая власть на Запад'ь, везд'в бывшая сочетаніем'ь Германской феодальности съ Римскимъ Кесаризмомъ, повсюду ослаблена и ограничена силой муницинальной буржуазін. Что касается до самаго индивидуализма Германскаго, который д'влалъ, что еще во времена Тацита Германцы предпочитали смерть т'влесному наказанію, то это начало; служившей когда-то для дисциплины Европейской (ибо тогда оно было уд'вломъ немногихъ, обуздывавшихъ всихъ остальныхъ), теперь стало достояніемъ каждаго, и каждый говорить; "Монзівит! Tous les hommes ont les mêmes droits!" (Вопросъ, что это: догмать в'вры, или фавтъ точной пауки?)

Но, какъ бы то ни было, мы въ Исторіи Западной Европы видимъ воть что:

Начинам съ IX и приблизительно до XV, XVI и XVII и отчасти XVIII въковъ, она разнообразно и неравномприо развивается.

Со временъ Карла Великаго, съ IX и X вѣка, объединившаго нодъ своимъ скипетромъ почти всю материковую Европу, за исключеніемъ самыхъ сѣверныхъ странъ и самыхъ южныхъ частей ел, определяются приблизительные прежняго будущія граници отдельныхъ Европейскихъ Государствъ. Католическая схизма выясняется резче.

Вскорф по смерти Карла Великаго, появились тр Норманы, которыхъ вмешательство вт Англіп, Италіи и Франціи способствовало окончательному выясневію государственнаго строя, политической формы этихъ странъ. Норманы (именно тр Скандинавы Сфвера), которыхъ недоставало Имперіи Карла, явились на югъ сами, чтобы выполнить этотъ недостатокъ, чтобы связать своимъ вмешательствомъ болре прежияго во едино по духу всю Европу отъ полярныхъ странъ до Средиземнаго моря.

Съ той поры частныя Европейскія Государства и общая Европейская цивилизація развиваются ясите, выразительніте.

Послѣ единой Персо-Мидійской цивилизаціи воцарилась въ мірѣ раздробленняя Эллино-Македонская культура, эту смѣнила опять единая Римская; Византійская (Вселенская) была отчасти (въ восточной своей половинѣ) продолженіемъ единой Римской государственности, а отчасти на другой половинѣ таила въ нѣдрахъ своихъ новую, опятькакъ Эллинская, но по своему раздробленную Европейскую культуру.

Объединениая въ духв, въ идеалахъ собственно вультурныхъ и бытовыхъ, но раздробленная въ интересахъ государственныхъ, Европа была твмъ разнообразнве и, вмёств съ твмъ, гармоничнве; ибо нармонія не есть мирный униссонъ, а плодотворная, чреватая творчествомъ по временамъ и жестопая борьба. Такова и гармонія самой вив-человвческой природы, къ которой сами же реалисты стренится свести и человвческую жизнь.

Я не буду распространяться здась объ юридическомъ, религозномъ, областномъ, сословномъ, этнографическомъ, философскомъ и художественномъ разнообразіи Европы со временъ возрожденія и до половины XVIII вака. Это извастно, и чтобы вспомнить это лучше, достаточно раскрыть любое руководство или сочиненіе по всеобщей Европейской исторіи, напр. Вебера, Прево-Парадоля и другихъ.

Въ этомъ разнообразів всё историки согласны; объ этомъ богатеми содержанія, едержаннаго деспотическими формами разнородной дисшиплины, всё одинаково свидётельствуютъ. Многіе писатели видитъ въ этомъ лишь зло; ибо они стоятъ не на реальной ночвё равнодушнаго изследованія, а на предвзятой какой-нибудь точкё зрёнія свободолюбія, благоденствія, демократіи, гуманности. Они относятся въ предмету не научно и скентически, говоря: "что выйдеть—не мое дёло"; они судятъ все съ помощью конечной цёли, конечной причины (запрещенной реалистамъ въ наукт), "они имёють направленіе", но факты остаются фактами, и каковы бы ни были пристрастія писателей, исторія даеть у всёхъ одно и тоже въ этомъ случат ивленія развити.

Если же расширить понятіе свободы, то она въ невоторыхъ от ношеніяхъ непременно совнадеть съ равенствомъ. А такой свободы въ Англіи не было прежде.

Ни Диссидентовъ Англів, ни Католиковъ вообще, ни Ирланцевъ, ни бъдные классы . нельзя было назвать вполнъ свободными даже и политически. Свободныя учрежденія Англіи были до новъйшаго времени тъсно связаны съ привилегіями Англиканской Церкви.

Равенства, въ широкомъ смысле понятаго, въ Англіи было сначала, пожалуй, больше, чемъ напр. во Франціи, но потомъ, именно
по мере приближенія цветущаго періода (Елисавета, Стюарты, Вильгельмъ Оранскій и Георги) и юридическаго и фактическаго равенства,
стало все меньше и меньше. И Англія, какъ всякое другое государство, какъ всякая нація, какъ всякій организмъ, даже боле, какъ
все существующее и въ пространстве и въ сознаніи (какъ дерево, какъ
человекъ, какъ философскія системы, какъ архитектурные стили),
подчинилась всеобщему закону развитія, которое состоить въ постепенномъ осложненіи содержанія, сдерживаемаго до поры до времени
деспотизмомъ формы; по тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, т.-е. стремится къ высшему единству въ высшемъ
разнообразіи (къ оригинальности), а потомъ расплывается, смёшивается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнетъ.

Съ перваго взгляда кажется, какъ будто Англін посчастливилось больше другихъ странъ Европы. Но едва ли это такъ. Посмотримъ, однако, повнимательнъе.

Конечно, Англіи посчастливилось сначала тімь, что она долго сбывала свои горючіе матеріалы въ обширныя колоніи. Англія демопратизировалась на новой почвь—въ Соединеныхъ Штатахъ Америки.

Соединенные Штаты относятся въ Великобританіи въ пространства точно также какъ Франція XIX вѣка относится во времени къ Франціи XVII. Америка Вашингтона и Линкольна и Франція Наполеона I, Наполеона III, это одинаково демократически смишанных страны, вышедшія посредствомъ процесса вторичнаго смѣшенія, первая изъ Англіи Елисаветы, Вильгельма III и Питта, вторая изъ Франціи Францика I, Ришелье и Лудовика XVI \*).

<sup>\*)</sup> Соединенные Штаты,—это Кареагенъ современноств. Цивелизація очень старая, Халдейская, въ упрощенномъ республиканскомъ видѣ на новой почвѣ въ дѣвственниой землѣ.

Вообще Соединенные Штати не могуть служить пикому примъромъ. Они слишьюмь еще недолго жили; всего одниъ въкъ. Посмотримъ, что съ ними будеть черезъ 50—25 льтъ. (И у насъ было прежде больше прочиаго, не смъщаннаго разнообразія—было рабство, а теперь упрощеніе и смѣшеніе). Если они расширятся, какъ Римъ или Россія, на другія несхожія страны, на Канаду, Мексику, Автильскіе острова и вознаградять себя этой новой пестротой за утраченную послѣдней борьбой внутреннюю сложность строя не потребуется ли тогда имъ Монархія? Многіе, биншіе иъ Америкѣ, такъ думають.

деляются приблизительные прежилго будущія границы отдельныхъ Европейскихъ Государствъ. Католическая схизма выясняется резче.

Вскорт по смерти Карла Великаго, полвились тт Норманы, которыхъ вмешательство въ Англіи, Италіи и Франціи способствовало окончательному выясневію государственнаго строя, политической формы этихъ странъ. Норманы (именно тт Скандинавы Сфера), которыхъ педоставало Имперіи Карла, явились на югъ сами, чтобы выполнить этотъ недостатокъ, чтобы связать своимъ вмешательствомъ более прежияго во едино по духу всю Европу отъ полирныхъ странъ до Средиземнаго моря.

Съ той поры частныя Европейскія Государства и общая Европейская цивилизація развиваются ясиъе, выразвительнье.

Послѣ единой Персо-Мидійской цивилизація воцарилась въ мірѣ раздробленная Эллино-Македонская культура, эту смѣнила опять единая Римская; Византійская (Вселенская) была отчасти (въ восточной своей половинѣ) продолженіемъ единой Римской государственности, а отчасти на другой половинѣ таила въ нѣдрахъ своихъ новую, опять какъ Эллинская, но по своему раздробленную Европейскую культуру.

Объединенная въ духв, въ вдеалахъ собственно культурныхъ и бытовыхъ, но раздробленная въ интересахъ государственныхъ, Европа была твмъ разнообразнве и, вмвств съ твмъ, гармоничнве; ибо пармонія не есть мирный униссонъ, а плодотворная, преватая творчествомъ по временамъ и жестокая борьба. Такова и гармонія самой внв-человвческой природы, къ которой сами же реалисты стремятся свести и человвческую жизнь.

Я не буду распространяться здась объ юридическомъ, религозномъ, областномъ, сословномъ, этнографическомъ, философскомъ и художественномъ разнообразіи Европы со временъ возрожденія и до половины XVIII вака. Это изв'ястно, и чтобы вспомнить это лучше, достаточно раскрыть любое руководство или сочиненіе по всеобщей Европейской исторіи, напр. Вебера, Прево-Парадоля и другихъ.

Въ этомъ разнообразів всё историки согласны; объ этомъ богатеми содержанія, сдержаннаго деспотическими формами разнородной дистиплины, всё одинаково свидѣтельствуютъ. Многіе писатели видятъ въ этомъ лишь зло; ибо они стоятъ не на реальной почвё равнодушнаго изследованія, а на предвзятой какой-нибудь точке зрёнія свободолюбія, благоденствія, демократій, гуманности. Они относятся къ предмету не научно и скептически, говоря: "что выйдеть—не мое дѣло"; они судятъ все съ помощью конечной цёли, конечной причины (запрещенной реалистамъ въ науке), "они имфють направленіе", но факты остаются фактами, и каковы бы ни были пристрастія писателей, исторія даеть у всёхь одно и тоже въ этомъ случай явленія развитіл,

Обладая Индіей, Австраліей и другими колоніями, завоевывая то Канаду, то Гибралтаръ, присоединяя то Мальту, то Іоническіе острова, Великобританія вознаграждала, правда, себя ва эту потерю постороннимъ новымъ разнообразіемъ вив своихъ предвловъ, подобно древнему Риму, который, смршиваясь и отчасти въ смыслі однообразія и упрощаясь внутренно, но, вмісті съ тімъ, присоединяя своеобразныя и неравноправныя съ собою страны, поддерживаль долго свое существованіе.

Законъ разнообразія, способствующаго единству, и туть остается въ полной силъ.

Завоеванія оригинальных странь—единственное спасеніе при начавшемся процессь вторичнаго смышенія.

Однако, съ 20-хъ—30-хъ годовъ и въ нѣдрахъ самой Англіи начался прогрессъ демократическій.

И у нея явились радикалы. И эти радикалы, какъ бы именно для того, чтобы сблизить государствейный типъ Великобританіи съ типами материка Европы, чтобы упростить въ будущемъ и уравнять въ настоящемъ картину всего Запада, нерёдко бываютъ централизаторами. Таковъ, напр., во многихъ случаяхъ и самъ Джонъ Стюартъ Милль.

Разнородныя и странныя особенности Англійской организація понемногу сглаживаются, оригинальные обычаи сохнуть, быть разныхъ провинцій, становится болье однороднымъ. Права Католиковъ уравнены, однообразія воспитанія и вкусовъ гораздо больше прежинго. Лорды уже не брезгають поступать директорами банковъ. Средній влассь, какъ и въ другихъ странахъ Европы, преобладаеть давно. Господство же средняго класса есть тоже упрощеніе и смышеніе; ибо онь по существу своему стремится все свести къ общему типу, такъназываемаго "буржуа".

Поэтому и Прудонъ, этотъ упроститель раг excellence, съ жаромъ увъряеть, что ивль всей исторіи состоить въ томъ, чтобы обратить всемъ людей въ скромныхъ однороднаю ума и счастливыхъ, не слишкомъ много работающихъ буржуа. «Будемъ крайни теперь въ нащихъ порывахъ!» восклицаетъ онъ, «чтобы дойти скоръе до этого средняю человъка, котораго прежде всего выработалъ tiers-état Франціи!»

Хорошъ вдеалъ! Однако, во всёхъ странахъ идуть люди по следамъ Франціи. Недавнія изв'єстія изъ Англіи говорять, что г. Брайть, напр., въ рачахъ своихъ выражаетъ нетерпаніе, «когда же Англія станетъ настоящей свободной страной?»

Любопытно сравнить съ подобными рѣчами передовых» Англичанъ вопли раскании многихъ несомпѣнно умныхъ Французовъ, напримъръ Ренана.

Жаль будеть видьть, если Англичанамъ придется брать урови поздней мудрости у безумныхъ Французовъ. Дай Богъ намъ ошибиться въ нашемъ пессимнямъ! Мярный постепенный ходъ эгалитарнаго прогресса, вёроятно, долженъ вмёть на ближайшее будущее націи дёйствіе иное, чёмъ им'ютъ на это ближайшее будущее перевороты бурные, совершающіеся съ цёлью того же эгалитарнаго процесса. Но на будущее болье отдаленное, я полагаю, дийствіе бываеть сходное. Мирное смёшеніе прежде, разстройство дисциплины и необузданность послів.

Однообразіе правъ и большее противу прежняго сходство воспитанія и положенія, антагонизма интересовт не уничтожаеть, быть можеть, усиливаеть, ибо потребности и претензіи сходнюе,

Къ тому же замъчается, что вездъ подъ конецъ государственности усиливается неравенство экономическое параллельно и одновременно съ усиленіемъ равенства политическаго и гражданскаго.

Страданій не меньше прежняго; они другаго рода, новыя страданія, которыя чувствуются глубже, по мірті того вторичнаго уравненія въ понятіяхъ, во вкусахъ, въ потребностяхъ, которое настаетъ по окончаніи сложнаго цвітущаго періода общественной жизни.

Гипотеза вторичнаго упрощенія и смішенія, которую я пытаюсь предложить, имбеть, конечно, значеніе болбе семіологическое, чімь причинное (чімь этіологическое).

Вторичное упрощеніе и вторичное смѣшеніе суть признаки, а не причина, государственнаго разложенія.

Причину же основную надо, въроятиве всего, искать въ психологін человіческой. Человікъ ненасытень, если ему дать свободу. Голова человъка не имъетъ формы гвардейскаго, Павловскаго шишака, плоскую сзади, въ сторони чувствъ и страстей высокую, развитую спереди, въ сторовъ разсудка. И, благодаря этому развитію заднихъ частей нашего мозга, разлитие раціонализма въ массахъ общественныхъ (другими словами, распространение большихъ противу прежняго претензій на воображаемое пониманіе) приводить лишь въ возбужденію разрушительныхъ страстей, вмъсто ихъ обузданія авторитетами. Такъ что наивный и покорный авторитетамъ человъкъ оказывается, при строгой повъркъ, ближе къ истипъ, чъмъ самоувъренный и заносчивый гражданинъ уравненнаго и либерально-развинченнаго общества. Русскій безграмотный, но богомольный и послушный крестьянинъ, эмпирически, такъ сказать, блаже къ реальной правдё житейской, чёмъ всякій раціональный либераль, глупо вфрующій, что всё люди будуть когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны.

Разв'в реалисты не стали бы см'влться надъ тімь, кто сказаль бы, что прямые углы были равны только по ошибк'в нащихъ отцовъ, а отнын'в и впредь будеть все иначе на этой б'едной земл'в?...

Лукавые происки властителей и преобладающихъ классовъ сдѣлали то, что земля обращалась около солица. Это невыгодно для большинства. Мы-сдѣлаемъ то, что земли будеть обращаться отнынѣ около

Спріуса! Прогрессъ нарушить всй основные законы природы... Животные будуть мыслить печенью, варить пищу легкими, ходить на голові!... Всй нчейки, всй ткани будуть однородны, всй органы будуть совершать одинаковыя отправленія и въ полной гармоніи (не антитезъ, а согласіе!).

Если и въ Англіи уже довольно ясно выразился процессъ демократическаго упрощенія, то можно желать отъ всего сердца, чтобы дальнѣйшій ходъ этого процесса совершался въ ней вакъ можно медленнѣе, чтобы она вакъ можно дольше оставалась поучительнымъ примѣромъ сложности и охраненій. Но можно ли увѣрить себя, что Англія Гладстоновъ и Брайтовъ то же самое, что Великая Британія Питтовъ и даже Роб. Пилей?

Р. Пиль быль великій государственный мужь: онъ крайне неохотно уступаль прогрессу смешенія и уравненія. Онъ не увлекался имь, какь наши политическіе деятели. Онъ говориль: "Я не нахожу болев возможными продолжать борьбу."

Повторяю еще разъ: всв Государства Запада сначала были схожи, потомъ стали очень различны другь отъ друга и внутренно сложны, а теперь они опять всв стремятся сойтись на почвв эгалитарной разнузданности. Серьезный, солидный исихическій характеръ націи не поможетъ тутъ ничего.

Твердыя и тяжелыя вещества, сталкиваясь въ безпорядкѣ, дѣйствуютъ другъ на друга еще разрушительнѣе мягкихъ или легкихъ.

Все сливается и все расторгается.

# ГЛАВАХІ. (6).

Сравнение Европы съ древними государствами.

Зданіе Европейской культуры было гораздо обшириве и богаче всёхъ предыдущихъ цивилизацій.

Въ жизни Европейской было больше разнообразія, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чёмъ въ жизни другихъ, прежде погибшихъ историческихъ міровъ. Количество первоклассныхъ архитектурныхъ памятниковъ, знаменитыхъ людей, свищенниковъ, монарховъ, воиновъ, правителей, художниковъ, поэтовъ было больше, войны громаднѣе, философія глубже, богаче, религія безпримѣрно пламеннѣе (напр., Эллино-Римской), аристократія рѣзче Римской, монархія въ отдѣльныхъ Государствахъ опредѣленнѣе (наслѣдственнѣе) Римской; вообще самые принципы, которые легли въ основаніе Европейской государственности, были гораздо многосложнѣе древнихъ.

Чтобы потрясти такое сложное по плану (см. объ этомъ предметъ у Гизо, въ "Исторіи цивилизація") и величественное, небывалое зда-

ніе, нужны были и болье сильныя средства, чемъ въ древности. Древнія Государства упрощались почти нечаянно, эмпирически, такъ сказать.

Европейскія Государства упрощаются самосознательно, раціонально, систематически.

Древнія Государства не пропов'ядывали сознательно религіи прогресса; они эманципировали лица, классы и народы отъ старыхъ узъцв'ятущаго періода и, отчасти, вопреки себ'я, вопреки своему идеалу, который въ принцип'я былъ вообще консервативенъ\*).

Европа, чтобы растерзать скорве свою благородную исполинскую грудь, повврила въ прогрессъ демократическій, не только какъ во временный переходъ къ новой исторической матемисихозв, не только какъ въ ступень къ новому неравенству, новой организацій, повому спасительному деспотизму формы, нвтв!—она повврила въ демократизацію, въ смвшеніе, въ уравненіе, какъ въ идеалъ самаго Государства!

Она приняла жаръ изнурительной лихорадки за проръзывание иладенческихъ зубовъ, за государственное возрождение изъ собственныхъ иъдръ своихъ, безъ помощи чуждаго притока! Древность поэтому не можетъ представить той картины систематическаго, раціональнаго смътенія, того, такъ сказать, научно предпринятаго вторичнаго упрощенія, какое представляютъ намъ Государства Европы съ VIII въка.

У древности это движеніе менѣе ясно, менѣе рѣзко, менѣе окончено; но можно убѣдиться, что и во всѣхъ древнихъ Государствахъ вторичное упрощеніе картины,—ослабленіе, подвижность власти, расшатываніе кастъ, и поэтому неорганическое отношеніе людей, племенъ, религій, болѣе однообразное противу прежняго устройство областей предшествовали паденію и гибели.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ прошедшее служитъ примѣромъ и объясненіемъ настоящему; въ другихъ настоящее своей ясностью и рѣзкостью раскрываетъ намъ глаза на что либо болѣе смутное и темное въ прошедшемъ.

Сущность явленія та же; сила, выразительность его могла быть разная, при разныхъ условіяхъ времени и мѣста.

Припомнимъ кратко, какъ кончали свою жизнь различныя Государства древности.

Отдільное Авинское Государство было погублено демагогами. Это до того уже извістно, что ученику Гимназіи, который не зналь бы о роли Клеона, о консервативномъ или реакціонномъ духі комедій Аристофана, о напрасныхъ попытвахъ Спартанцевъ, Критія, 30 Тиранновъ, Пизандра и др., возстановить аристократическое правленіе въ анархическомъ городі, такому ученику поставили бы на испытаніи единицу.

<sup>\*)</sup> Дж. Ст. Малаь говорять о томь, что всй мислители классической древности были консерваторы; только теперь, моль, поняли, что есть прогрессь.

Устройство Аониъ, уже со временъ Солона не слишкомъ аристократическое, послъ Перикла приняло вполнъ эгалитарный и либеральный характеръ.

Что касается до Спарты, она шла другимъ путемъ, была бъдиве и врвиче духомъ, но и съ ней случилось подъ конецъ то же, что съ нынъшней Пруссіей: Государство бъдное, болье суровое и болье аристократическое, побъдило другое Государство болье торговое, болье богатое и болье демократическое, но немедленно же заразилось всъми его недостатками.

Спарта подъ конецъ своего существованія намѣнила только одну существенную черту своего быта: она освободилась отъ стъснительной формы своего аристократическаго сословнаго коммунизма, по которому всѣ члены неравныхъ горизонтальныхъ слоевъ были внутри этихъ слоевъ равны между собою.

Въ ней стало больше политическаго равенства, но меньше экономическаго.

Около 400—350 до Р. Х. общественныя имущества были объявлены частными (какъ и въ другихъ мъстахъ), и всякій сталъ воленъ располагать ими, какъ хотьлъ, всякій получилъ равное право богатъть и бъднъть по воль.

Организація Спарты, Дорійская форма, испортилась и стала приближаться постепенно къ тому общему среднему типу, къ которому стремилась тогда Эллада безсознательно.

Реакція царей Агиса и Клеомена въ пользу Ликурговыхъ законовъ также мало удалась, какъ и реакція Аоинскихъ Олигарховъ.

Что касается до общей исторін Эллинскаго паденія, то самое лучшее привести здѣсь пѣсколько словъ изъ руководства Вебера. Для такихъ широкихъ вопросовъ хорошіе учебники самая вѣрная опора. Въ нихъ обыкновенно допускается лишь то, что признано всѣми, всей наукой:

"Мы видели, говорить Веберь, что Греческій геній уничтожиль и разбиль мало по малу строгія формы и узкіе предёлы Восточной (я бы сказаль не Восточной, а просто первоначальной) организація, распространиль личную свободу и равенство правь для всёхъ граждань до крайнихь предёловь, и наконець, въ своей борьбе противь всяваго ограниченія личной свободы, чёмь бы то ни было, традиціями и правами, закономь, или условіями, потерялся во всеобщей нестройности и непрочности. Дале я не выписываю (см. "Всеобщая исторіи" Вебера, заключеніе Греческаго міра, последнія страницы).

Я привель отрывовъ изъ общепринятаго Нёмецкаго руководства. Но можно найти почти то же въ сочинении Гервинуса, "Исторія XIX въка". Гервинусъ начинаетъ свою книгу съ того, что находитъ большое сходство между последними временами навшей Эллады и современностью торжествующей Европы.

И Гервинусъ въритъ въ будущее: "Историческій размышленія избавили меня отъ пламенныхъ ожиданій, волнующихъ другихъ, и тъмъ предохранили отъ многихъ заблужденій, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эти размышленія никогда не отказывали мнѣ въ утѣшеніи и поддержиѣ". Таковы слова знаменитаго ученаго. Онъ не говоритъ, однако, на какія именно утѣшенія онъ разсчитываетъ, на всеобщее благо, хотя бы купленное цѣною паденія современныхъ Государствъ, или на долгую государственную жизнь современной демократія? А различить это было бы очень важно. Вѣрнѣе, что онъ думаетъ о послѣднемъ.

Гервинусъ находить и въ исторіи Эллинизма и въ современности слідующія сходныя явленія:

"Вездѣ, говоритъ онъ, мы замѣчаемъ правильный прогрессъ свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежитъ только иѣсколькимъ личностимъ, потомъ распространяется на большее число ихъ и наконецъ достается многимъ. Но потомъ, когда Государство совершитъ свой жизненный путь, мы снова видимъ, что отъ высшей точки этой восходящей лѣстницы развитія (я бы сказалъ разлитія!) начинается обратное движеніе просвѣщенія \*), свободы и власти, которыя отъ многихъ переходятъ къ немногимъ, и наконецъ къ нѣсколькимъ".

"Въ Элладъ воцарилась передъ паденіемъ Тиранія; въ Европъ теперь (говорить онъ въ изданіи 1852 г.) абсолютизмъ". Видимо, онъ находился подъ впечатлъніемъ воцаренія Наполеона III и реакціи въ Германіи.

Но последствія доказали, что Наполеонъ III еще больше демократизироваль Францію, а монархическая реакція Германіи, рядомъ антитезъ политическихъ, привела эту страну точно также къ современному ея смесительному процессу.

Къ тому же я не вижу, чтобы тираний единоличная была въ Элладъ вездъ въ эпоху паденія. Главныя два представителя Эллинизма, Анины и Спарта, пали въ республиканской формъ.

Если же считать и монархическій Македонскій періодь за продолженіе Эллинской государственности (хотя это будеть не совстив строго), то надо будеть заключить воть что: Абсолютизмь, на почвы уже вторично смышанной и уравненной, конечно, есть единственный якорь спасенія; но дыйствительность его не слишкомь прочна безь притока новаго дисциплинирующаго разнообразія.

<sup>\*)</sup> Развъ въ Александрійскомъ періодь количественное разлитіє просвѣщенія не било гораздо сильпъе, чѣмъ въ экоху творчества?

Если же расширить понятіе свободы, то она въ изкоторыхъ отпошеніяхъ непремънно совпадеть съ равенствомъ. А такой свободы въ Англіи не было прежде.

Ни Диссидентовъ Англіи, ни Католиковъ вообще, ни Ирланцевъ, ни бъдные классы . нельзя было назвать вполит свободными даже и политически. Свободныя учрежденія Англіи были до новъйшаго времени тъсно связаны съ привилегіями Англиканской Церкви.

Равенства, въ широкомъ смыслѣ понятаго, въ Англін было сначала, пожалуй, больше, чѣмъ напр. во Франціи, но потомъ, именно по мѣрѣ приближенія цвѣтущаго періода (Елисавета, Стюарты, Вильгельмъ Оранскій и Георги) и юридическаго и фактическаго равенства, стало все меньше и меньше. И Англія, какъ всякое другое государство, какъ всякая нація, какъ всякій организмъ, даже болѣе, какъ все существующее и въ пространствѣ и въ сознаніи (какъ дерево, какъ человѣкъ, какъ философскія системы, какъ архитектурные стили), подчинилась всеобщему закону развитія, которое состоить въ постепенномъ осложненіи содержанія, сдерживаемаго до поры до времени деспотизмомъ формы; по тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, т.-е. стремится къ высшему единству въ высшемъ разнообразіи (къ оригинальности), а потомъ расплывается, смѣшивается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнетъ.

Съ перваго взгляда кажется, какъ будто Англія посчастливилось больше другихъ странъ Европы. Но едва ли это такъ. Посмотримъ, однако, повнимательнъе.

Конечно, Англіи посчастливилось сначала тімь, что она долго сбывала свои горючіе матеріалы въ обширныя колоніи. Англія демопратизировалась на новой почеть—въ Соединеныхъ Штатахъ Америки.

Соединенные Штаты относятся въ Великобританіи въ пространства точно также какъ Франція XIX вѣка относится во времени въ Франціи XVII. Америка Вашингтона и Линкольна и Франція Наполеона I, Наполеона III, это одинаково демократически смишанныя страны, вышедшія посредствомъ процесса вторичнаго смѣшенія, первая изъ Англіи Елисаветы, Вильгельма III и Питта, вторая изъ Франціи Франциска I, Ришелье и Лудовика XVI \*).

Соединенные Штаты, —это Кароагенъ современности. Цивилизація очень старал, Хаздейская, въ упрощенномъ республиканскомъ видѣ на повой почвѣ въ дѣвственниой землѣ.

Вообще Соединенные Штати не могуть служить инкому примъромъ. Они слишьюмъ еще недолго жили; всего одинь въкъ. Посмотримъ, что съ инми будсть черезъ 50—25 лътъ. (И у насъ было прежде больше прочило, не смъщаннаго разнообраня—было рабство, а теперь упрощение и смъщение). Если они расширятся, какъ Ривъ или Россія, на другія несхожія страны, на Канаду, Мексику, Автильскіе острова и вознаградать себя этой новой пестротой за утраченную послѣдней борьбой внутречного сложность строи не потребуется ли тогда имъ Монархія? Многіе, бившіе из Аверикъ, такъ думиють.

Каракалла (въ III въкъ по Р. Х.) уравняль права всъхъ гражданъ рожденныхъ не отъ рабовъ, по всей Имперіи.

При Діоклетіан' (который быль само сыно раба) мы стоимь уже у вороть Византіи. Не находя около себя сословныхь началь, онъ ввель сложное чиновничество (в'вроятно, по образцамь Древне-Восточнымь, Персо - Халдейскимь; ибо все возвращается, хотя и нисколько во новомо види). Послів него Константинь приняль Христіанство. Вм'ясто политенстическаго, муниципально-аристократическаго, "конституціоннато", такъ сказать, Рима, явилась Христіанская, бюрократическая, но все-таки муниципальная, Кесарская Византія.

Старая Эллино-Римская муниципальность, старый Римскій Кесаризмъ, новое Христіанство и новое чиновничество на образецъ Азіатскій, вотъ съ чёмъ Византія начала свою 1000 - лётнюю новую жизнь.

Какъ Государство, Византія провела, однако, всю жизнь лишь въ оборонительномъ положеніи. Какъ цивилизація, какъ религіозная культура, она царила долго повсюду и пріобрътала цълые новые міры, Россію и другихъ Славянъ.

Какъ Государство, Византія была немолода. Она жила вторую жизнь—доживала жизнь Рима.

Она была молода и сильна религіей. И разнообразіе ся было именно на религіозной почвь. Замъчательно, что къ X въку были почти уничтожены, или усмирены, всъ среси, придававшія столькожизни и движенія Византійскому міру.

Торжество простаго консерватизма оказалось для Государства также вредно, какъ и слишкомъ смѣсительный прогрессъ. Весь Западъ отложился отъ Церкви и Православные (уравненние) Болгаре Симеона оказались опаснѣе Болгаръ-язычниковъ Крума. Имперія едва - едва справилась съ ними. Церковь, пріостанавливаясь, была права для себя; она выработала главныя черты догмата, обряда и канона, предоставляя подробности разнообразію времени и мѣста.

Нравственная жизнь церкви не ослабъла. Святые отшельники продолжали на Востокъ дъйствовать своимъ возбуждающимъ примъромъ на наству; были, и мученики; въ дальней Россіи Православіе рослоподъ Византійскимъ вліяніемъ. Ему предстоялъ еще безконечный путь. Но подъ этой осмысленно пріостановившейся философіей Церкви продолжало скуднъе прежняго существовать слишкомъ подвижное, смъшанное въ частяхъ своихъ Государство. Права были до того уравнены, что простые мясники, торговцы, вонны всякихъ племенъ, могли становиться не только сановниками, но даже Императорами.

Съ IX—X въка зрълище Византіи становится все проще, все суще, все однообразнъе въ своей подвижности. Это процессъ какого-то одичанія, въ родъ упрощенія разнообразныхъ садовыхъ яблокъ, которыя

постепенно всв становятся одинаково дикими и простыми, если ихъ перестать прививать. Этотъ родъ вторичнаго упрощенія, паденія, господствоваль также въ Италіи послі блестящей эпохи возрожденія; въ Испанія онъ насталь послів Филиппа II; онъ грозиль бы, вівроятно, и Франціи посл'в Людовика XV, если бы не произошла вснышка 89 года, замънившая принижение застоя порывистымъ смишениемъ прогресса: тихую сухотку-восторженной холерой демократіи и всеобщого блага! Необходимы новые элементы, но элементы, почерпнутые изъ силъ своего только народа, или близкаго намъ племени, страдающаго, подобно намъ, простотою или смъшеніемъ мало полезны; они, конечно. предотвращають паденіе на нісколько времени и дають всегда періодъ шумной славы, но не надолго. Упрощающій прогрессъ есть уже не одичаніе упрощающаго односторонняго охраненія, а посл'яднее плодоношеніе и быстрое гніеніе. Блеска много, прочности никакой. Приміры Франціи временъ Республики и І-й Имперів, Италін 59-60 годовъ н. ввроятно (для меня, сознаюсь, и несомненно даже), Германіи завтрашимо дия-на глазахъ.

Разъ упростившись политически и сословно,-неизбъжнымъ ходомъ дълъ, Государству остается одно: или разлагаться, или сближаться съ новыми чуждыми, несхожими, элементами,—присоединять, завоевывать новыя страны, носящія въ себъ условія дисциплины, и не спъшить глубокимъ внутреннимъ единеніемъ всего, не становиться слишкомъ одноображнымъ простымъ по плану, или узору.

Что скажеть намъ, наконецъ, великая Персія Кира и возрожденная держава Сассанидовъ?

Разумвется, не смотря на всв усилія науки, не смотря на клинообразныя надписи и на многія другій археологическія открытія последняго времени, подробности Персидской исторіи менве для насъ оснавательны, чемь подробности исторіи Еллиновь, Римлянъ и Византійцевъ, дошедшія до насъ въ столькихъ письменныхъ документахъ. Однако индуктивно, исходя изъ другихъ примеровъ, мы можемъ и въ этомъ Государстве предполагать движенія, сходныя съ нынёшнимъ въ общихъ чертахъ.

Начало до Кира: простота бытовая, простая религія огня, простые феодальные вожди. Однообразіе зеленыхъ яблокъ.

Потомъ завоеваніе Мидійскихъ и Халдейскихъ странъ.

Присоединеніе Лидіи, Грековъ, Египтянъ, Евреевъ, чрезвычайная пестрота и могучее Царское единство.

Можно себь, безъ особеннаго труда и ошибки, вообразить, какъ ведико должно было быть разнообразіе быта, религіи, языковъ, разнородность правъ и привилегій, въ этой общирной Имперіи посль Камбиза и до Дарія Кодомана. Все объединялось въ лиць Великаго Царя, который былъ олицетвореніемъ Бога на земль. Сатрапы, упра-

влявшіе довольно независимо разнообразными областями, были, въроятно, большею частію сначала Иранскаго, феодальнаго, происхожденія. Но дворъ Царя, для объединенія, долженъ быль, конечно, опвраться не на однихъ природныхъ феодаловъ Иранцевъ, а для равновъсія, и на разныя другія, болье смѣшанныя, демократизированныя, протестующія, силы, другихъ народностей. Дворъ Великаго Царя, бывшій центромъ сложнаго цвѣтенія, долженъ былъ стать постепенно и исходной точкой постепеннаго смѣшенія и сравнительнаго уравненія людей, племенъ, религій. Мы видѣли, что всякаго рода люди проникали ко двору: Халдеи, Греки, Евреи. Исторія Еврея Мардохея и Македонянина Амана одна уже доказываеть это.

Демократическое разстройство Имперін, однако, было, в'вроятно, еще не глубоко въ эпоху Дарія Кодомана и Александра Великаго.

Не смотря на кажущуюся побѣду Греко-Македонянъ, побѣдила въ сущности Персія. Ибо послѣ смерти Александра и Греціи, собственно, объ Елладѣ республиканской и помина уже нѣтъ; а Македонскія Царства всѣ кончили свою жизнь черезъ 2, или 3 столѣтія, всѣ погибли подъ ударами Рима еще до Р. Х. Къ тому же видно по всему, что Греки повліяли гораздо меньше на Персовъ, чѣмъ Персы на нихъ и на учениковъ ихъ—Римлянъ. До столкновенія съ Персами Греки были своеобразнѣе, чѣмъ стали послѣ этого соприкосновенія, и государственный духъ Персидскаго Царизма повліялъ не только на нихъ, но гораздо позднѣе и на Римлянъ, и еще болѣе на переработанныхъ Востокомъ Византійцевъ.

Греко-Македонская государственность немедленно послѣ смерти Александра была отодвинута къ сѣвернымъ и западнымъ окраинамъ Персіи, и вскорѣ послѣ этого мы видимъ въ восточной части прежней Имперіи свѣжій притокъ Пареянъ, снова простыхъ, снова феодальныхъ, воинственныхъ и, можетъ быть, родственныхъ по племени древнимъ Иранцамъ.

Римъ не можетъ вполнъ побъдить ихъ.

Подъ ихъ вліяніемъ воздвигается новое Царство огнепоклонниковъ съ той же религіей, съ тѣми же (вѣроятно, въ главныхъ чертахъ) государственными принципами, и проживаеть до XII вѣка по Р. Х.

Въ этомъ вѣкѣ древнее Государство гибнетъ отъ руки Мусульманъ, и самая религія Зороастра исчезаетъ почти вовсе изъ исторіи. Не знаю, существуютъ ли подробные ученые труды о Царствѣ Сассанидовъ. Миѣ они не извѣстны. Но, продолжая надѣиться на аналогію, я думаю что тѣ смѣшивающія причины, которыя дѣйствовали при послѣднихъ Ахеменидахъ, могли въ Имперіи возобновленной (и потому уже всетаки не юной) дѣйствовать еще глубже.

Можетъ быть и къ тому сложному чиновничеству, которое, говорять иные, послужило отчасти образцомъ Византійскому, Цари Сассаниды должны были прибѣгнуть уже какъ къ подспорью Пароянскаго феодализма. А сложное подвижное чиновничество, разумѣется, при всѣхъ остальныхъ равныхъ условіяхъ, есть средство дисциплины для низшихъ классовъ (и для сталкивающихся интересовъ вообще) менѣе прочное, чѣмъ соединеніе и взаимное равновѣсіе родовой аристократіи и чтимой всѣми Монархіи.

Графъ Гобино, въ своей книгѣ "Histoire des Perses," утверждаетъ, что Царство Сассанидовъ именно и создано было разноплеменной демократией, низвергнувшей военный феодализмъ Пареянъ.

Изъ всего сказаннаго, мив кажется, позволительно заключить сладующее:

- 1. Что мы можемъ находить значительную разницу въ степени упрощенія и смёшенія элементовъ въ послёдніе годы жизни у разныхъ Государствъ, но у всёхъ найдемъ этотъ процессъ, сходный въ общемъ характерё съ современнымъ эгалитарнымъ и либеральнымъ прогрессомъ Европы.
- 2. Что культуры государственныя, смёнявшія другь друга, были все шире и шире, сложиве и сложиве: шире и по духу, и по мёсту, сложиве по содержанію; Персидская была шире и сложиве Халдейской, Лидійской и Египетской, на развалинахъ коихъ она воздвиглась; Греко-Македонская на короткое время еще шире; Римская поврыла собою и претворила въ себё все предыдущее; Европейская развилась несравненно пространиве, глубже, сложиве всёхъ прежнихъ государственныхъ системъ.

Полумбры не могли ее разстроить: дли ен сибшенія, упрощенія, потребовалось болбе героическое средство, выдумали демократическій прогрессь—les grands principes de 89 и т. п.

Вмѣсто того, чтобы понять прогрессъ такъ, какъ его выдумала сама природа вещей, въ видъ хода отъ простѣйшаго къ сложнѣйшему, большинство образованныхъ людей нашего времени предпочли быть алхимиками, отыскивающими философскій камень всеблаженства земнаго, астрологами, вычисляющими мечтательные дѣтскіе гороскопы для будущаго всѣхъ людей, безплодно и прозаично уравненныхъ.

Въ самомъ же дѣлѣ Западъ, сознательно упрощаясь, систематически смѣшиваясь, безсознательно подчинился космическому закону разложенія.

### ГЛАВА ХІІ.

#### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Не ужели я хочу сказать всёмъ этимъ, что Европейская цивилизація уже теперь гибиеть?

Нѣтъ! Я повторялъ уже не разъ, что цивилизаціи обыкновенно надолго переживають тѣ Государства, которыя ихъ произвели. Цивилизація, культура, есть именно та сложная система отвлеченныхь идей (религіозныхь, государственныхь, лично-правственныхь, философскихь и художественныхь), которая вырабатывается всей жизнью націй. Она, какъ продукть, принадлежить Государству; какъ пища, какъ достояніе, она принадлежить всему міру.

Нѣкоторые изъ этихъ культурныхъ плодовъ созрѣваютъ въ раннія эпохи государственности, другія въ средней, зрѣлой, третьи во время паденія. Одинъ народъ оставляетъ міру въ наслѣдство больше, другой меньше. Одинъ по одной отрасли, другой по другой отрасли.

Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко. что исторія еще ничего не представляла подобнаго.

Но вопросъ вотъ въ чемъ: если въ эпоху современнаго, поздияго плодоношенія своего Европейскія Государства сольются дъйствительно въ какую нибудь федеративную, грубо-рабочую, Республику, не будемъли мы имъть право назвать этотъ исходъ паденіемъ прежней Европейской государственности?

Какой цѣной должно быть куплено подобное сліяніе? Не должно ли будеть это новое Все-Европейское Государство отказаться отъ признанія въ принципѣ всѣхъ мѣстныхъ отличій, отказаться отъ всѣхъ, коть сколько нибудь чтимыхъ, преданій, быть можеть... (кто знаетъ!) сжечь и разрушить главныя столицы, чтобы стереть съ лица земли тѣ великіе центры, которые такъ долго способствовали раздѣленію Западныхъ народовъ на враждебные національные станы.

На розовой водѣ и сахарѣ не приготовляются такіе коренные пе ревороты: они предлагаются человѣчеству всегда путемъ желѣза, огня, крови и рыданій!...

И, наконецъ, какъ бы то ни было, на розовой ли водѣ ученыхъ съѣздовъ, или на крови выросла бы эта новая Республика, во всикомъ случаѣ Франція, Германія, Италія, Испанія и т. д. падутъ: они станутъ областими новаго Государства, какъ для Италіи стали областими прежній Піемонтъ, Тоскана, Римъ, Неаполь, какъ для Все-Германіи стали областями тенерь Гессенъ, Ганноверѣ и самая Пруссін; они станутъ для Все-Европы тѣмъ, чѣмъ для Франціи стали давно Бургувдія, Бретань!...

Мить скажуть: "Но они никогда не сольются!" Я же отвъчу: "Блаженъ, кто въруетъ: тепло ему на свътъ!" Тъмъ лучше и для ихъ достоинства и для нашей безопасности; но имъемъ ли мы право не быть бдительными и убаюкивать себя тъмъ, что намъ нравится? Чему учитъ здравый смыслъ? Чему учитъ практическая мудрость? Остерегаться ли худшаго, думать о немъ, или отгонять мысль объ этомъ худшемъ, представлять себъ своего врага (эгалитарную революцію) безсильнымъ такъ какъ представляли себъ Прусаковъ Французы?

крайній идсаль, который существуєть въ обществахь; ибо люди непремѣнно захотять исинтать его. Необходимо помнить, что нововводители, рано или поздно, всегда торжествують, хотя и не совсѣмъ въ томъ смыслѣ, котораго они сознательно искали. Положительная сторона ихъ идеала часто остается воздушнымъ замкомъ, но ихъ дѣятельность разрушительная, низировергающая прежнее, къ несчастію, слишкомъ часто бываеть практична, достигаеть своей отрицательной цѣли.

Для мизпроверженія посл'єдних остатков прежняго государственнаго строи Европы не нужно ни варваровь, ни вообще иноземнаго нападенія: достаточно дальн'єйтаго разлитія и укр'єпленія той безумной религіи звдемонизма, которая символомь своимь объявила: "Le bien-être materiel et moral de l'humanité."

Необходимо помнить, что очень многіе въ Европѣ желають сліянія всѣхъ прежнихъ Государствъ Запада въ одну федеративную Республику; многіе, не особенно даже желающіе этого, вѣрятъ, однако, въ такой исходъ, какъ въ неизбѣжное зло.

Для низверженія монархическаго порядка въ Германія достаточно пеловкаго шага во вившней политикв, неудачной борьбы съ соединенными силами Славянъ и Франціп...

Многіе, сказаль я, не желающіе, быть можеть, сліянія всѣхъ нынѣшнихъ Государствъ Запада въ одну республиканскую федерацію, вѣрять, однако, въ такой исходъ. Въ него вѣритъ Тьеръ, хотя в сознается въ одной изъ своихъ рѣчей, что "радъ бы былъ не дожить до этой новой цивилизаціи."

Я полагаю: нашъ долгъ безпрестанно думать о возможности, по крайней мѣрѣ, попытокъ къ подобному сліянію, къ подобному паденію частныхъ Западныхъ Государствъ.

И при этой мысли относительно Россіи представляются немедленно два исхода: или 1) она должна и въ этомъ прогрессъ подчиниться Европъ, или 2) она должна устоять въ своей отдъльности.

Если отвѣть Русскихъ людей на эти два вопроса будетъ въ пользу отдѣльности, то что же слѣдуетъ дѣлать?

Надо крѣпить себя, меньше думать *о благ*и и больше *о сили*. Вудеть сила, будеть и кой-какое благо, возможное.

А безъ силы развѣ такъ сейчасъ и придеть это субъективное личное благо? Паденій было много: они реальный фактъ. А гдѣ же счастье? Гдѣ это благо?

Что нибудь одно: Западъ или 1) устроится надолго въ этой новой республиканской формѣ, которая будетъ все таки ни что иное, какъ паденіе всѣхъ частныхъ Европейскихъ Государствъ, или 2) онъ будетъ изнывать въ общей анархіи, передъ которой ничтожны покажутся анархіи Террора, или 48 года, или анархія Парижа въ 71 роду.

Такъ или иначе, для Россіи нужна внутренняя сила; нужна крѣпость организаціи, крѣпость духа дисциплины.

Если новый федеративный Западъ будетъ крѣпокъ, намъ эта дисциплина будетъ нужна, чтобы защитить отъ натиска его послѣдніе охраны нашей независимости, нашей отдѣльности.

Если Западъ впадетъ въ анархію, намъ нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и въ немъ то, что достойно спасенія, то именно, что сдѣлало его величіе, Церковь какую бы то ни было, Государство, остатки поэзіи, быть можетъ... и самую науку!... (Не тендеціозную, а суровую, печальную!).

Если же это все пустые страхи, и Западъ опомнится и возвратится спокойно (примъръ небывалый въ исторіи!) къ старой Іерархіи, къ той же дисциплинъ, то и намъ опять-таки нужна будеть Іерархія и дисциплина, чтобы быть не хуже, не ниже, не слабъе его.

Поменьше, такъ называемыхъ, правъ, поменьше мнимаго блага! Вотъ въ чемъ дѣло! Тѣмъ болѣе, что права-то въ сущности даютъ очень мало субъективнаго блага, т. е. того, что въ самомъ дъли пріятню. Это одинъ миражъ!

А долюльтие?

Развѣ мы въ самомъ дѣлѣ такъ молоды?

Съ чего бы мы ни начали считать нашу исторію, съ Рюрика ли (862), или съ крещенія Владиміра (988), во всякомъ случай выйдетъили 1012 лётъ, или 886.

Въ первомъ случаћ мы ни сколько не моложе Европы; ибо и ен государственную исторію надо считать съ ІХ вѣка.

А вторая цифра также не должна насъ слишкомъ обезпечивать и радовать.

Не всѣ Государства проживали полное 1000лѣтіе. Больше прожить трудно, меньше очень легко.

Замѣтимъ еще вотъ что:

Аристократію родовую считають ныні обыкновенно какимь-то болізненнымь, временнымь и ненормальнымь продуктомь, или, по крайней мірів, празднымь украшеніемь жизни, вы родів краснвыхь хохловь, или яркихь перьевь у птиць, вы родів цвіточныхь впичиковь у растеній, вы томы смыслів, что безь хохла птица можеть жить, и безь впичиковь, безь краснвыхь лепестковь, есть много растеній, и большихь. Но все это эгалитарныя вірованія; при ближайшемь же реальномь наблюденій оказывается, что именно тів историческіе міры были и пледовитье и могущественные другихь, вы которыхь, при монархическихь склонностяхь, сверхь того еще и аристократія родовая держалась упорніве.

Римъ Патрицієвъ и Оптиматовъ прожилъ дольше купеческаго Карвагена, и больше сдвлаль для человъчества. Греко-Македонскія Монархіи простояли очень недолго. Наполеонъ ІІІ паль и будущее объединенной и смѣшанной Германіи, по аналогіи, должно быть сомнительнымъ, по крайней мѣрѣ.

Ясно, что и Гервинусъ не свободенъ отъ религіи "des grands principes de 89."

Причины паденія древняго Египта также хорошо изв'єстны, какъ и причины паденія Эллинскихъ Государствъ, хотя и въ боле общихъ чертахъ, съ мене осизательными подробностями.

И здѣсь мы увидимъ то же, что и вездѣ. Въ цвѣтущемъ періодѣ сложность и единство, сословность, деспотизмъ формы; потомъ еще большее, но мгновенное, увеличеніе разнообразія посредствомъ небывалаго дотолѣ допущенія иностранцевъ (Грековъ и Финикіннъ при Псамметихѣ и Нехао; 200,000 воиновъ выселились при видъ такого прогресса), возрастаніе богатства, торговли и промышленности, поэтому большая подвижность классовъ и всей жизни, потомъ, незамѣтное сразу, уравненіе, смѣшеніе, слитіе и... наконецъ, почти всегда неожиданное, внезапное, паденіе (Нехао-Лессепсъ. — Камбизъ и т. д.).

Говорить ли о Римъ?

Его постепенная демократизація слишкомъ изв'єстна.

Смѣшивался и уравнивался онъ це разъ. Первый разъ Патриціи смѣшались, уравнялись постепенно съ плебеями въ маленькомъ, первоначальномъ Римѣ. Это придало Риму, какъ всегда бываеть, міновенную силу, и онъ воспользовался этой силой для завоеваній въ Италіи. При этихъ завоеваніяхъ наставшее внутреннее уравнительное упрощеніе восполнилось новымъ разнообразіемъ, какъ быта присоединяемыхъ областей, такъ и неравномѣрными правами, даруемыми имъ.

Потомъ почти вся Италія смѣшалась, сравнялась въ правахъ и, въроятно, въ духѣ и бытѣ. Начались завоеванія на югѣ и западѣ, на сѣверѣ и востокѣ, весьма разпообразныхъ племенъ и государствъ.

Всѣ простыя аристократическія реакціи Коріолановъ, Суллъ, Помпеевъ, Брутовъ и здѣсь не удались на долго, хотя, конечно, и сдълали свою долю пользы въ смыслю какой-нибудь еще непонятной намъпондераціи реальныхъ силь общества.

Цезарь и Августъ еще болъе демократизировали Государство: они были вынуждены ходомъ развитія сдълать это, и осуждать ихъ за это нельзя.

Время отъ Пуническихъ войнъ приблизительно до Антониновъ включительно есть время цвътущей сложности Рима. Упрощаясь въ одномъ, развизывая себъ руки, онъ еще болъе разнообразился, выростая до тъхъ поръ, пока силы, смънивающія и упрощающія все существующее, не взяли и въ немъ верхъ надъ силами осложняющими и объединяющими, надъ силами организующими.

Каракалла (въ III въкъ по Р. Х.) уравнялъ права всъхъ гражданъ рожденныхъ не отъ рабовъ, по всей Имперіи.

При Діоклетіан'є (который быль само сымо раба) мы стоимъ уже у вороть Византіи. Не находя около себя сословныхь началь, онъ ввель сложное чиновничество (вѣроятно, по образцамь Древне-Восточнымъ, Персо - Халдейскимъ; ибо все возвращается, хотя и инсколько во новомо види). Послѣ него Константинъ приняль Христіанство. Виѣсто политенстическаго, муниципально-аристократическаго, "конституціоннато", такъ сказать, Рима, яввлась Христіанская, бюрократическая, но все-таки муниципальная, Кесарская Византія.

Старая Эллино-Римская муниципальность, старый Римскій Кесаризмъ, новое Христіанство и новое чиновничество на образецъ Азіатскій, вотъ съ чъмъ Византія начала свою 1000 - лѣтнюю новую жизнь.

Какъ Государство, Византія провела, однако, всю жизнь лишь въ оборонительномъ положеніи. Какъ цивилизація, какъ религіозная культура, она царила долго повсюду и пріобрѣтала цѣлые новые міры, Россію и другихъ Славянъ.

Какъ Государство, Византія была немолода. Она жила вторую жизнь—доживала жизнь Рима.

Она была молода и сильна религіей. И разнообразіе ен было именно на религіозной почвѣ. Замѣчательно, что къ X вѣку были почти уничтожены, или усмирены, всѣ ереси, придававшія столько жизни и движенія Византійскому міру.

Торжество простато консерватизма оказалось для Государства также вредно, какъ и слишкомъ смѣсительный прогрессъ. Весь Западъ отложился отъ Церкви и Православные (уравнениме) Болгаре Симеона оказались опаснъе Болгаръ-язычниковъ Крума. Имперія едва едва справилась съ ними. Церковь, пріостанавливалсь, была права для себя; она выработала главныя черты догмата, обряда и канона, предоставляя подробности разнообразію времени и мѣста.

Нравственная жизнь церкви не ослабъла. Святые отшельники продолжали на Востокъ дъйствовать своимъ возбуждающимъ примъромъ на наству; были и мученики; въ дальней Россіи Православіе рослоподъ Византійскимъ вліяніемъ. Ему предстоялъ еще безконечный путь. Но подъ этой осмысленно пріостановившейся философіей Церкви продолжало скуднѣе прежняго существовать слишкомъ подвижное, смышанное въ частяхъ своихъ Государство. Права были до того уравнены, что простые мясники, торговцы, воины всякихъ племенъ, могли становиться не только сановниками, но даже Императорами.

Съ IX—X въка зрълище Византіи становится все проще, все суще, все однообразите въ своей подвижности. Это процессъ какого-то одичанія, въ родъ упрощенія разнообразныхъ садовыхъ яблокъ, которыя постепенно всв становятся одинаково дикими и простыми, если ихъ перестать прививать. Этотъ родъ вторичнаго упрощенія, паденія, господствоваль также въ Италія посль блестищей эпохи возрожденія; въ Испанія онъ насталь после Филиппа II; онъ грозиль бы, вероятно, и Францін посл'я Людовика XV, если бы не произошла вснышка 89 года, замвнившая принижение застоя порывистымъ смъщением прогресса; тихую сухотку-восторженной холерой демократіи и всеобщаю блага! Необходимы новые элементы, но элементы, почерпнутые изъ силь своего только народа, или близкаго намъ племени, страдающаго, подобно намъ, простотою или смъшеніемъ мало полезим; они, конечно, предотвращають паденіе на нісколько времени и дають всегда періодъ шумной славы, но не надолго. Упрощающій прогрессъ есть уже не одичаніе упрощающаго односторонняго охраненія, а посл'яднее плодоношеніе и быстрое гніеніе. Блеска много, прочности никакой. Прим'єры Франціи временъ Республики и І-й Имперіи, Италіи 59-60 годовъ и, въроятно (для меня, сознаюсь, и несомнънно даже), Германіи завтрашнию дия-на глазахъ.

Разъ упростившись политически и сословно,-неизбъжнымъ ходомъ дълъ, Государству остается одно: или разлагаться, или сближаться съ новыми чуждыми, несхожими, элементами,—присоединять, завоевывать новыя страны, носящія въ себѣ условія дисциплины, и не спѣшить глубокимъ внутреннимъ единеніемъ всего, не становиться слишкомъ однообразнымъ простымъ по плану, или узору.

Что скажеть намъ, наконецъ, великая Персія Кира и возрожденная держава Сассанидовъ?

Разумвется, не смотря на всв усилія науки, не смотря на клинообразныя надписи и на многія другій археологическія открытія последниго времени, подробности Персидской исторіи менве для насъ осизательны, чемь подробности исторіи Еллиновь, Римлянь и Византійцевь, дошедшія до нась въ столькихъ письменныхъ документахъ. Однако индуктивно, исходя изъ другихъ примеровь, мы можемъ и въ этомъ Государстве предполагать движенія, сходныя съ нынешимъ въ общихъ чертахъ.

Начало до Кира: простота бытовая, простая религія огня, простые феодальные вожди. Однообразіе зеленыхъ яблокъ.

Потомъ завоеваніе Мидійскихъ и Халдейскихъ странъ.

Присоединеніе Лидіи, Грековъ, Египтянъ, Евреевъ, чрезвычайная пестрота и могучее Царское единство.

Можно себъ, безъ особеннаго труда и ошибки, вообразить, какъ велико должно было быть разнообразіе быта, религіи, изыковъ, разнородность правъ и привилегій, въ этой общирной Имперіи послъ Камбиза и до Дарія Кодомана. Все объединялось въ лицъ Великаго Царя, который быль олицетвореніемъ Бога на земль. Сатраны, упраПусть стоять Австрія и Турція (особливо послѣдния); пусть стоять онѣ, тѣмъ болѣе, что намъ, русскимъ, нужна какая нибудь приготовительная теорема для того, чтобы чисто племенной, безсмысленнопростой, Славизмъ не застигнулъ насъ въ расплохъ, какъ женихъ, грядущій полуночью, засталь глупыхъ дѣвъ безъ свѣтильника разума!...

Теорема эта, прибавлю, должна быть на столько сложна, чтобы быть естественной и приложимой, и на столько проста, чтобы стать понятной, и чтобы не претендовать на угадываніе подробностей и разных уклоненій, которых не только столь незрылая еще соціологія, но и болье точныя науки предвидыть не могуть.

Иные у насъ говорять: "Достаточно нока сочувствій, литературнаю общенія, поднятія Всеславянскаго духа."

Да! Это не только желательно, это неизбъжно. Поднятіе это уже совершилось, но вопросъ: всегда ли и вовсемъ это поднятіе Славянскаго духа сочувственно и полезно намъ, Русскимъ?

Всѣ ли движенія племеннаго Славянства безопасны для основныхъ началъ нашей Великорусской жизни?

Всёмъ ли Славянскимъ стремленіямъ мы должны подчиняться, какъ подчиняется слабый и неразумный вождь и наставникъ страстямъ и легкомысленнымъ выходкамъ своихъ питомцевъ или послёдователей?

Молодость наша, говорю я съ горькимъ чувствомъ, сомнительна. Мы прожили много, сотворили духомъ мало, и стоимъ у какого-то страшнаго предъла...

Окидывая умственнымъ взоромъ все родственное намъ Славянство, мы замѣчаемъ странную вещь: самый отсталый народъ самая послѣдняя изъ возрождающихся Славянскихъ націй, Болгары, вступаютъ въ борьбу, при началь своей новой исторической жизни, съ преданіями, съ авторитетомъ того самаго Византизма, который легъ въ основу нашей Великорусской государственности, который и вразумилъ, и согрѣлъ и (да простятъ мнѣ это охотничье, псарское выраженіе) высорилъ насъ крѣпко и умно. Болгаре сами не предвидѣли вполнѣ, можетъ быть, того, къ чему ихъ привело логическое развитіе обстоятельствъ. Они думали бороться лишь противу Грековъ: обстоятельства довели ихъ до разрыва съ Вселенской Церковью, въ принципахъ которой нѣтъ ничего ни Греческаго, ни спеціально Славянскаго.

"Болгары слабы, Болгары бёдны, Болгары зависимы, Болгары молоды, Болгары правы», говорять у насъ...

Наконецъ, скажутъ мнь:

Болгары молоды и слабы!...

"Берегитесь! сказаль Сулла про молодаго Юлія Цезаря: въ этоммальчиний Марісса" (демократовъ)!

- на котораго мы всегда глядим

ниды должны были прибъгнуть уже какъ къ подспорью Пароянскаго феодализма. А сложное подвижное чиновничество, разумъется, при всъхъ остальныхъ равныхъ условіяхъ, есть средство дисциплины для низшихъ классовъ (и для сталкивающихся интересовъ вообще) менъе прочное, чъмъ соединеніе и взаимное равновъсіе родовой аристократіи и чтимой всѣми Монархіи.

Графъ Гобино, въ своей внигѣ "Histoire des Perses," утверждаетъ, что Царство Сассанидовъ именно и создано было разноплеменной демократией, низвергнувшей военный феодализмъ Пароянъ.

Изъ всего сказаннаго, мив кажется, позволительно заключить слъдующее:

- 1. Что мы можемъ находить значительную разницу въ степени упрощенія и смѣшенія элементовъ въ послѣдніе годы жизни у разныхъ Государствъ, но у всѣхъ найдемъ этотъ процессъ, сходный въ общемъ характерѣ съ современнымъ эгалитарнымъ и либеральнымъ прогрессомъ Европы.
- 2. Что культуры государственныя, смѣнявшія другь друга, были все шире и шире, сложиве и сложиве: шире и по духу, и по мѣсту, сложиве по содержанію; Персидская была шире и сложиве Халдейской, Лидійской и Египетской, на развалинахъ коихъ она воздвиглась; Греко-Македонская на короткое время еще шире; Римская покрыла собою и претворила въ себѣ все предыдущее; Европейская развилась несравненно пространиве, глубже, сложиве всѣхъ прежнихъ государственныхъ системъ.

Полумвры не могли ее разстроить: для ея смвшенія, упрощенія, потребовалось болье героическое средство, выдумали демократическій прогрессь—les grands principes de 89 и т. п.

Вмѣсто того, чтобы понять прогрессъ такъ, какъ его выдумала сама природа вещей, въ видъ хода отъ простѣйшаго къ сложнѣйшему, большинство образованныхъ людей нашего времени предпочли быть алхимиками, отыскивающими философскій камень всеблаженства земнаго, астрологами, вычисляющими мечтательные дѣтскіе гороскопы для будущаго всѣхъ людей, безплодно и прозаично уравненныхъ.

Въ самомъ же дѣлѣ Западъ, сознательно упрощаясь, систематически смѣшиваясь, безсознательно подчинился космическому закону разложенія.

#### ГЛАВА ХИ.

### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Не ужели и кочу сказать всёмъ этимъ, что Европейская цивилизація уже теперь гибиеть?

НЕТЪ! Я повторялъ уже не разъ, что цивилизаціи обыкновенно надолго переживають тѣ Государства, которыя ихъ произвели.

• • . 

# РУССКІЕ ГРЕКИ И ЮГО-СЛАВЯНЕ

(Русскій Въстивкъ 1878 года)

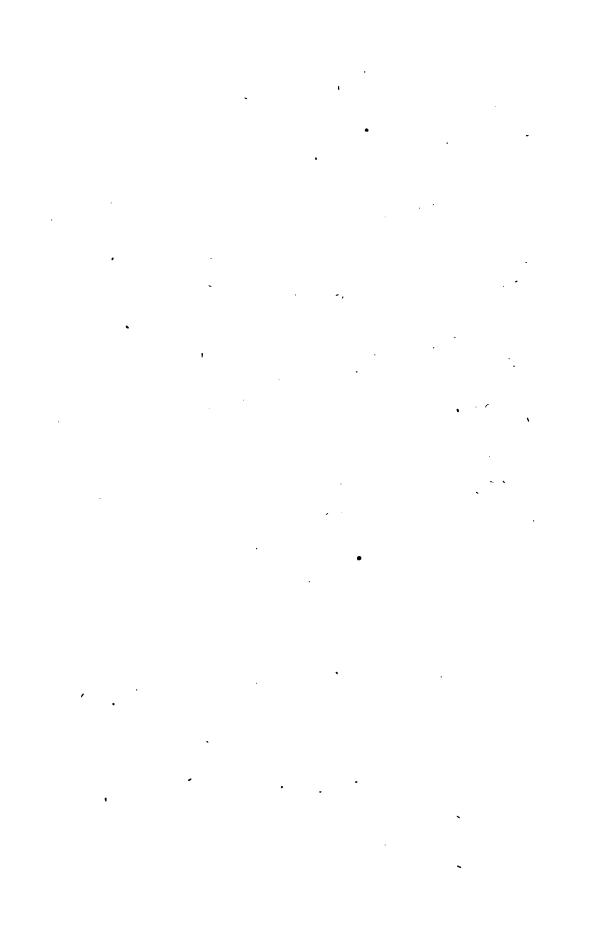

# РУССКІЕ, ГРЕКИ И ЮГО-СЛАВЯНЕ.

### ОПЫТЪ НАЦІОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГІИ.

I.

Всемъ, я думаю, известно, что Греко-Славянскій православный Востокъ у насъ въ Россіи очень мало знали до последняго времени.

Объ этомъ совсёмъ особомъ и, вмёстё съ тёмъ, столь существенно близкомъ намъ мір'є долгое время думали и заботились лишь государственные люди Россіи, этнографы и люди прежняго славянофильскаго направленія, которые (справедливо ли, нѣтъ ли) ожидали, что изъ этихъ славяно-греческихъ родниковъ извергнется особаго рода живая вода, которая измѣнитъ глубоко не столько политическій строй Европы, сколько культурный характеръ Петровской Россіи. Другими словами: они надѣялись, что соприкосновеніе наше съ Юго-Славянами и отчасти съ единовѣрными намъ сосѣдями ихъ—отклонитъ насъ отъ того общеевропейскаго пути, по которому мы, Русскіе, шли до сихъ поръ, и будетъ способствовать отчасти соблюденію остатковъ древней Московской Руси, еще сохранившихся у насъ, отчасти же и созиданію чегото поваго, невиданнаго доселѣ ни въ Европѣ, ни въ Азіи,—словомъ, національному творчеству на всѣхъ поприщахъ, начиная съ государственнаго и художественнаго и кончая промышленнымъ.

Я вовсе не имъю въ виду разсматривать здѣсь достоинства и недостатки этого ученія, хотя надо сознаться, что въ неспеціальной
части общества до сихъ цоръ его вовсе почти не знають, и большинство даже и много читающихъ людей воображають, что вся забота
такихъ людей, какъ покойные Кирѣевскій, К. С. Аксаковъ и Хомиковъ,
состояла именно въ достиженіи того, что достигается постепенно теперь
цѣлою Россіей, то-есть политическаго сближенія со Славянами, тогда
какъ для этихъ прежнихъ корифеевъ славянофильства освобожденіе Славниъ и политическое сближеніе ихъ съ Россіей должно было служить
лишь средствомъ, а никакъ не цълью. Цѣль была циливизація своя,
вепохожая на западную, культура по возможности независимая отъ
хода европейской культуры.

Съ тѣхъ поръ, какъ дѣйствовали и писали Кирѣевскій, Хомяковъ и К. Аксаковъ, прошло много времени и все измѣнилось... Иное къ лучшему, многое къ худшему.

Перерождалось отчасти и самое ученіе... Славянами стали сначала шестидесятыхъ годовъ заниматься у насъ многіе... Даже петербургскіе журналы и газеты "краснаго" направленія.

Напримъръ въ 61—62 году издавалась въ Петербургъ незначительная, во очень ядовидая и раздражительная газетка Современное Слово. Она была однимъ изъ неопрятныхъ шакаловъ, которые цълымъ хоромъ поднимали радикальный вой и визгъ по одному только знаку, который подавалъ имъ Современникъ, свисткомъ ли Добролюбова или статьей Чернышевскаго.

И эта газетка занялась тогда Славянами прилежно. Въ то время (61—62 году) Востокъ былъ весь въ волненіи. Только что кончились Сирійскіе ужасы; въ Элладѣ надала Баварская династія; въ Герцеговинѣ боролся противу Турокъ Лука Вукаловичъ; черногорскіе молодцы точно также какъ и теперь наводили ужасъ на турецкихъ низамовъ несокрушимою отвагой своею; въ Сербіи мало-по-малу слагались тѣ обстоятельства, которыя довели (благодаря усиліямъ Англичанъ) до бомбардированія Бѣлграда, и около того же времени впервые начало назрѣвать церковное болгарское движеніе, ровно черезъ десять лѣтъ дошедшее до крайне печальнаго исхода.

Въ это-то время, говорю я, и органы вовсе ужь не славянофильскаго духа стали заниматься все больше и больше Славянами.

Я упомянуль именно о газеткв Современное Слово (которая была вскорв и запрещена за свое ужь слишкомъ безцеремонное отношение къ Русской государственности), потому именно, что редакція ен первая тогда изъ всвять органовъ, называвшихъ себя "честными", догадалась, что не следуетъ оставлять Славянство въ рукахъ людей "не честнаго" направленія. Подъ этимъ широкимъ названіемъ разуменностогда все остальное: и Московскій Видомости, и славянофилы, и г. Аскоченскій, и Время Достоевскихъ, Страховыхъ и Григорьевыхъ, и т. д.

Съ тѣхъ поръ и наша "лѣвая" сторона обратила свои взоры на Юго-Востокъ. Наши растерзанные и незатѣйливые Луи-Бланы и Прудоны пожелали освѣтить Славянство съ другой стороны, вовсе не съ тей, съ которой освѣщали его люди подобные Е. Ковалевскому или Гильферднигу.

Г. Пыпинъ издалъ свою сухую, скучную, хоти и не безполезную для справовъ внигу о славинскихъ литературахъ; Чернышевскій издавался надъ воззваніями славинофиловъ въ Сербамъ... и такъ далѣе... Позднѣе и въ Москвѣ издавался (не долго) ученый и серьезный журналъ Беспада. Въ большой и немногими исно понятой статъв этаго

журнала, озаглавленной "Всеславянство", краткое, но солиднаго тона историческое изследованіе приводило къ тому, что всё Славяне *праздо либеральные западныхъ Европейцевъ*; что они до того всегда не любили никакой власти вить ихъ воли стоящей, что предпочитали насиліе иноплеменниковъ (Нёмцевъ или Турокъ) взаимному междуславянскому подчиненію, и авторъ статьи видимо радовался этому.

Воть куда постепенно стало отклоняться первоначальное славянофильское ученіе, получившее, впрочемь, около того же времени (въ 69 году) напболье противу прежняго ясное выраженіе въ сочиненіи г. Данилевскаго *Poccin и Espona*.

Вотъ какъ раздвоилось первоначальное русло! Можно позволить себъ назвать славянофильство г. Данилевскаго бъльмъ славянофильствомъ, отъ котораго далеко убъгаетъ въ сторону "другое" славянофильство, выразившееся, между прочимъ, въ статьяхъ и наклонностяхъ журнала Беспеды.

Въ этомъ раздвоеніи взглядовъ нѣтъ впрочемъ ничего самаго по себѣ дурнаго. Напротивъ того намъ полезно изучать и Славянство и Востокъ съ разныхъ сторонъ, разсматривать ихъ съ самыхъ несходныхъ точекъ зрѣнія.

Я прибавлю даже, что еслибы о Славянстве и Востоке высказывались у насъ самые оригинальные, смелые и какіе угодно крайніе взгляды, то и это могло бы принести свою относительную пользу.

Историческая связь наша съ Востокомъ и Славянствомъ до того жизненна, до того глубока, что всякое невѣдѣпіе, всякое непониманіе наше можетъ совремейемъ, если не сейчасъ, отозваться очень вредно, сперва на виѣшней дѣятельности нашей, а потомъ и на внутреннихъ нашихъ дѣлахъ.

Для того чтобы действовать успёшно, надо знать...

Участіе пашего общества къ дѣламъ Турціи выростаетъ и расширяется съ каждымъ новымъ движеніемъ, съ каждою новою вспышкой въ этой наэлектризованной и разлагающейся странѣ. Въ началѣ 60-хъ годовъ впервые заговорила русская печать громче прежняго о христіанахъ Турціи и о нашихъ къ нимъ отношеніяхъ.

Во время Критскихъ дёлъ (семь-восемь лётъ позднёе) высшіе классы общества уже обнаруживали сильное движеніе, чего възноху Герцеговинскихъ и Черногорскихъ дёлъ 61—62 года еще не было...

Славянскій съёздъ 67-го года, совпавъ съсамымъ разгаромъ Критскаго возстанія, еще болёе усилилъ это общеніе...

Наконецъ, теперь вопросъ этотъ въ Россіи до того созрѣлъ (какъто незамѣтно, почти подкравшись), что весь народъ принялъ горичее въ немъ участіе.

Мы стоимъ, быть-можетъ, на рубежъ великаго политическаго пе-

реворота, котораго искать, который ускорять намъ бы не было и нужды, еслибы не ускоряли его сами противники наши...

Развязка, даже отложенная теперь, не заставить себя долго ждать. Турція не можеть продолжать своего существованія въ Европт по сю сторону Босфора и Дарданелль не потому вовсе, чтобы вст Турки поголовно были изверги и звтри и не потому, чтобы христіане вст были люди симпатичные, честные, или прекрасно воспитапные, но потому, что управленіе милліонами пновтрцевъ, сознавшихъ уже свои политическія права, на основаніи Корана въ наше время невозможно.

Въ одной изъ депешъ своихъ нашъ государственный канплеръ Ки. Горчаковъ выразился, если не ошибаюсь, такъ:

"Я не хочу отрицать способность турецкой націи въ развитію; а полагаю, что ни одно племя человъческое не лишено этой способности. Но я говорю только, что Турки доказали неумъніе свое управлять хорошо христіанами"...

II.

Передавая въ этихъ замѣткахъ тѣ общія впечатлѣнія, которыя в вынесъ изъ десятилѣтней жизни моей на Востокѣ, я хочу быть совершенно искреннимъ. Я не рѣшусь утверждать, что это непремѣню правда; я скажу только, что все это мнѣ кажется правдой. Многое здѣсь для единовѣрцевъ нашихъ (образованнаго класса въ особенности) не будетъ лестно. Но пора лишить ихъ той странной привилегів, которую мы имъ дали посредствомъ нѣмаго какого-то согласія, ирввилегію быть единственными людьми не судимыми изо всего свѣтъ. Самихъ себя, Русскихъ, мы не только судимъ, мы уже лѣтъ 30—40 кажется постоянно только все осужедиемъ самихъ себя. Европейцевъ в Азіятцевъ мы судимъ. Одни только Юго Славяне всегда какъ будто би хороши. Къ чему это?

Если они намъ очень близки, если они намъ братья, мы должен относиться къ нимъ какъ къ самимъ себъ, съ прямотой и откровенностью. Критика доброжелательности не исключаетъ.

Политическое призвание Россіп требуетъ разсмотрѣнія великой за-

Именно потому, что въроисповъдная и илеменная связь наша съ христіанскими націями Юго-Востока такъ кръпка и существенна, такъ жизненна для насъ, намъ нътъ никакой нужды ограничиваться этвографическими очерками патріархальнаго быта сербскихъ поселянъ, черногорскихъ удальцовъ, болгарскихъ земледъльцевъ, или кандіотскихъ горцевъ. Этого рода литература и у насъ и на Западъ такъ уже обывна, что тъ изъ читателей, которые не составили себъ до сихъ поръ

пристально изподлобья; страшенъ не сильный и буйный соперникъ, бросающій намъ въ лицо окровавленную перчатку старой злобы.

Не Намецъ, не Французъ, не Полякъ, полубратъ, полуоткрытый соперникъ.

Страшне всёхъ ихъ брать близкій, брать младшій и какъ будто бы беззащитный, если онъ заражень чёмъ либо такимъ, что, при неосторожности, можеть быть п для насъ смертоноснымъ.

Нечаниная, ненамфренная зараза отъ близкаго и безсильнаго, котораго мы сограваемъ на груди нашей, опаснае явной вражды отважнаго соперника.

Ни въ исторіи ученаго Чешскаго возрожденія, ни въ движеніяхъ воинственныхъ Сербовъ, ни въ бунтахъ Поляковъ противу насъ, мы не встръчаемъ того загадочнаго и опаснаго явленія, которое мы видимъ въ мирномъ и лже-богомольномъ движеніи Болгаръ. Только при Болгарскомъ вопрост впервые, съ самаю начала нашей исторіи, въ Русскомъ сердцт вступили въ борьбу двт силы, создавшія нашу Русскую государственность: племенное Славянство наше и Византизмъ церковный.

Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, блёдность, какая-то сравнительная сухость этихъ Греко-Болгарскихъ дёлъ, какъ будто нарочно таковы, чтобы сдёлать наше общество невнимательнымъ къ ихъ значенію и первостепенной важности, чтобы лыбопытства было меньше, чтобы послёдствія застали насъ въ расплохъ, чтобы всё, самые мудрые люди наши, дали угаснуть своимъ свётильникамъ.

Довольно! Я сказаль, и облегчиль себъ душу!

ны у подножія Акрополя; прелестный Крить; Морею пастушескую и разбойничью; Эпиръ, носящій фустанеллу и сочиняющій до сихъ поръ въ безлѣсныхъ горахъ эпическія пѣсни. Въ двухчасовой ѣздѣ моремъ отъ этого полудикаго и вмѣстѣ съ тѣмъ (не странно ли?) очень грамотнаго Эпира, почти италіянскій островъ Корфу, еще полный въ добавокъ памятниковъ и слѣдовъ британскаго протектората. Въ Кефалоніи у жителей опять иной характеръ. Корфіоты мягче и образованнѣе; Кефалониты страстнѣе, свирѣпѣе и вмѣстѣ сь тѣмъ умнѣе. Маведонскій Грекъ ничѣмъ почти въ быту своемъ не отличается отъ сосѣдняго ему Болгарина; Оракійскаго Грека даже по одеждѣ сельской не отличишь отъ Болгарина Оракій; оба въ темносинихъ чалмахъ и коричневыхъ шальварахъ.

У Кританъ есть кой-что италіянское; но на Корфіотовъ, напримъръ, они не похожи. Они оригинальные, красивые, поэтичные, воинственные, изящные и т. д.

Буржуазія греческая, вслёдствіе тёхъ же историческихъ условій, гораздо разнообразнёе болгарской. Тонкій, осторожный, обдумчивый фанаріотъ °) гораздо больше баринъ съ виду, больше способенъ къ серьезной политикъ, гораздо лучше воспитанъ въ общественномъ отношеніи, чёмъ авинскій двигатель. Авинянинъ образованный это что такое? Немножко риторъ древній, немного парижскій демагогъ, немного аферистъ; немного коломенскій моншеръ и mauvais genre, когда примется любезничать съ дамами. Онъ все еще върнтъ слѣпо, что Грекъ умнъе всѣхъ на свътъ, что греческая нація единственный въ исторіи фениксъ, который до конца свѣта будетъ еще нѣсколько разъ возрождаться, чтобы осыпать человѣчество цвѣтами и питать его плодами своего генія.

Прогрессъ его впрочемъ не переступаетъ порога семейнаго. Въ семь онъ хочетъ, какъ всякій другой Грекъ (точно также какъ и Сербъ, й Болгаринъ) быть главой. Съвздивши въ Россію онъ не можетъ надивиться на беззаботность и списходительность русскихъ мужей, братьевъ и отцовъ.

Я увъренъ вотъ въ чемъ: еслибы въ какомъ-нибудь университетъ подружились трое молодыхъ революціонеровъ и политическихъ мечтателей, Грекъ, Болгаринъ и Русскій, и стали бы вмѣстѣ читать сочиненія разныхъ общественныхъ разрушителей, то Русскому бы могли понравиться анархическіе принципы Прудона, но не очень полюбился бы утилитаризмъ его безбожной семьи. Онъ сталъ бы въроятно хвалить или поліандрію Фурьеристовъ, или алюминіевые дворцы Чернышевскаго, въ которыхъ:

<sup>\*)</sup> Настоящія, старыя семьи Фанаріотовь уничтожены и разсіяны почти всі послі 21-го года. Но подъ Фанаріотомь я разумію здісь вообще цареградскаго Грека—богатаго, хорошо образованнаго и высоко стоящаго въ обществі.

Сто кношей пылкихъ и женъ Сошлися на свадьбу ночную, На тризну большихъ похоронъ...

А Болгаринъ и Гревъ, не отказывансь отъ государственной анархін, охотно бы соединились противъ Русскаго по вопросу семейному и стали бы на сторону Прудона.

Русскій бы воскликнуль тотчась: "не говорите! этоть Прудонь ужасный буржуа!" А Грека и Болгарина онъ никакими силами не могъ бы даже и вразумить, что такое значить буржуа.

— Буржуа—это политись, гражданинь, житель города, образованный богатый человькь, что-жь туть дурнаго? Воть еслибы ты сказаль: селянинь, хорідтись, мужикь, варварь—это діло другое; а то горожанинь! буржуа! Это обыкновенно человькь прогрессивный, либеральный, сознающій свое человіческое достоинство... Что же это значить? съ недоумініемь спращивали бы Грекъ и Болгаринь. И они были бы правы отчасти въ своемъ непониманіи иден русскаго товарища.

Въроятно Русскій этотъ принадлежаль бы къ тому многочислейному классу, который у насъ нѣкоторые консерваторы удачно прозвали "дворянскій пролетаріать"; онъ быль бы обломкомъ распавшагося барства, и потому соединяль бы въ себѣ два протеста, двѣ распущенности: завистливый протестъ бѣдности при нервахъ тонкихъ, и брезгливый протестъ нѣкотораго соште il faut, и нѣкоторой романтичности, скучающей отъ тѣснаго пути и скромнаго долга; соединяль бы въ себѣ остатки распущенности родовой, аристократической, съ благопріобрѣтенною раздражительностью демагогіи.

У Болгарина и Грека нервы толще; старшій брать этого Болгарина насеть еще стада отца своего въ Балканахь; одинъ дядя Грека этого, правда, министромъ Эллады; но за то другой дядя торгуеть табакомъ въ Янинъ, въ маленькой холодной лавкъ, а младшій брать служить мальчикомъ гдѣ-то въ кофейнъ. И у Болгарина, и Грека воображеніе скромиъе, умъ суше и практичиъе; абсолюта ни тоть, ни другой не ищеть и даже не понимаеть его. Соште іl faut'ныя и вообще эстетическія требовованія ихъ и отъ себя и отъ другихъ гораздо ограничениъе, фантазіи ихъ, сравнительно съ игрой великорусскаго воображенія, крайне убоги и блаженны. Въ этомъ отношеніи они пожалуй Маниловы, мечтающіе о дружбъ съ Чичиковымъ и о прекрасномъ видъ на мость, вирочемъ до нервой расири въ коммерческомъ судѣ.

# РУССКІЕ, ГРЕКИ И ЮГО-СЛАВЯНЕ.

### опытъ національной психологіи.

T:

Всемъ, я думаю, известно, что Греко-Славянскій православный Востокъ у насъ въ Россіи очень мало знали до последняго времени.

Объ этомъ совсёмъ особомъ и, вмёстё съ тёмъ, столь существенно близкомъ намъ мірё долгое время думали и заботились лишь государственные люди Россіи, этнографы и люди прежняго славянофильскаго направленія, которые (справедливо ли, нётъ ли) ожидали, что изъ этихъ славяно-греческихъ родниковъ извергнется особаго рода живая вода, которая измёнитъ глубоко не столько политическій строй Европы, сколько культурный характеръ Петровской Россіи. Другими словами: они надъялись, что соприкосновеніе наше съ Юго-Славянами и отчасти съ единовёрными намъ сосёдями ихъ—отклонитъ насъ отъ того общеевропейскаго пути, по которому мы, Русскіе, шли до сихъ поръ, и будетъ способствовать отчасти соблюденію остатковъ древней Московской Руси, еще сохранившихся у насъ, отчасти же и созиданію чегото новаго, невиданнаго доселё ни въ Европё, ни въ Азіи,—словомъ, національному творчеству на всёхъ поприщахъ, начиная съ государственнаго и художественнаго и кончан промышленнымъ.

Я вовсе не имёю въ виду разсматривать здёсь достоинства и недостатки этого ученія, хотя надо сознаться, что въ неспеціальной
части общества до сихъ цоръ его вовсе почти не знають, и большинство даже и много читающихъ людей воображають, что вся забота
такихъ людей, какъ покойные Киревскій, К. С. Аксаковъ и Хомиковъ,
состоила именно въ достиженіи того, что достигается постепенно теперь
целою Россіей, то-есть политическаго сближенія со Славянами, тогда
какъ для этихъ прежнихъ корифесевъ славянофильства освобожденіе Славинъ и политическое сближеніе ихъ съ Россіей должно было служить
лишь средствомь, и никакъ не иплью. Цёль была циливизація своя,
непохожая на западную, культура по возможности независимая отъ
хода европейской культуры.

Съ тъхъ поръ, какъ дъйствовали и писали Кирѣевскій, Хомяковъ и К. Аксаковъ, прошло много времени и все измѣнилось... Иное къ лучшему, многое къ худшему.

Перерождалось отчасти и самое ученіе... Славянами стали сначала тестидесятыхъ годовъ заниматься у насъ многіе... Даже петербургскіе журналы и газеты "краснаго" направленія.

Напримёрь въ 61—62 году издавалась въ Петербурге незначительная, во очень ядовидая и раздражительная газетка Современное Слово. Она была однимъ изъ неопрятныхъ шакаловъ, которые целымъ хоромъ поднимали радикальный вой и визгъ по одному только знаку, который подавалъ имъ Современникъ, свисткомъ ли Добролюбова или статьей Чернышевскаго.

И эта газетка занялась тогда Славянами прилежно. Въ то время (61—62 году) Востокъ былъ весь въ волненіи. Только что кончились Сирійскіе ужасы; въ Элладъ падала Баварская династія; въ Герцеговинъ боролся противу Турокъ Лука Вукаловичъ; черногорскіе молодцы точно также какъ и теперь наводили ужасъ на турецкихъ незамовъ несокрушимою отвагой своею; въ Сербін мало-по-малу слагались тъ обстоятельства, которыя довели (благодаря усиліямъ Англичанъ) до бомбардированія Бѣлграда, и около того же времени впервые начало назрѣвать церковное болгарское движеніе, ровно черезъ десять лѣтъ дошедшее до крайне печальнаго исхода.

Въ это-то время, говорю я, и органы вовсе ужь не славянофильскаго духа стали заниматься все больше и больше Славянами.

Я упомянуль именно о газеткв Современное Слово (которая была вскорв и запрещена за свое ужь слишкомъ бездеремонное отношеніе къ Русской государственности), потому именно, что редакція ея первая тогда изъ всвхъ органовъ, называвшихъ себя "честными", догадалась, что не следуетъ оставлять Славянство въ рукахъ людей "не честнаго" направленія. Подъ этимъ широкимъ названіемъ разумелось тогда все остальное: и Московскія Видомости, и славянофилы, и г. Аскоченскій, и Время Достоевскихъ, Страховыхъ и Григорьевыхъ, и т. д.

Съ тѣхъ поръ и наша "лѣвая" сторона обратила свои взоры на Юго-Востокъ. Наши растерзанные и незатѣйливые Лун-Бланы и Прудоны пожелали освѣтить Славянство съ другой стороны, вовсе не сътей, съ которой освѣщали его люди подобные Е. Ковалевскому или Гильферднигу.

Г. Пыпинъ издалъ свою сухую, скучную, хоти и не безполезную для справокъ книгу о славянскихъ литературахъ; Чернышевскій издавался надъ воззваніями славянофиловъ къ Сербамъ... и такъ далѣе... Позднѣе и въ Москвѣ издавался (не долго) ученый и серьезный журналъ Беспода. Въ большой и немногими ясно понятой статъв этаго

богаче духомъ, обильнъе разнообразіемъ, чъмъ среда Болгарской буржуазіи.

Если мы будемъ сравнивать европеизованныхъ Грековъ и такихъ же Волгаръ съ Русскими, то первое наше впечатлѣніе будетъ что вообще восточные христіане суше, холоднѣе насъ въ частной своей жизни; у нихъ меньше идеализма сердечнаго, семейнаго, религіознаго; всё грубѣе, меньше тонкости, но за то больше здоровья, больше здраваго смысла, трезвости, умѣренности. Меньше рыцарскихъ чувствъ, меньше сознательнаго добродушія, меньше щедрости, но больше выдержки, болѣе домашняго и внутренняго порядка, меньше развращенности, распущенности.

У нихъ меньше чёмъ у насъ оригинальныхъ характеровъ, рёзкихъ тиновъ; гораздо меньше поэзін; но за то у нихъ и помину нътъ о девушкахъ нигилисткахъ, о сестрахъ просящихъ братьевъ убить ихъ, потому что скучно; о мужьяхъ вѣшающихъ молодыхъ женъ, потому что дела пошли худо; о юношахъ, почти отрокахъ, убивающихъ кучера, чтобъ учиться революціи, и т. д. Самыя преступленія у восточныхъ христіанъ (у Грековъ и Славянъ безъ различія) носять какойто болже понятный, разсчетливый характеръ; этихъ странныхъ убійствъ отъ тоски, отъ разочарованія, съ досады просто или отъ Геростратовскаго желанія лично прославиться, безъ цёли и смысла, убійствъ обнаруживающихъ глубокую боль сердца въ русскомъ обществъ и виъстъ съ тъмъ глубокую нравственную распущепность - ничего подобнаго здёсь и не слышно ни у Грековъ ни у Болгаръ, ни у Сербовъ. Желаніе грабежа, ссора, месть, ревность, словомъ, болве естественныя, болве, пожалув, грубыя, простыя, но вообще боле разсчетливыя и сухія, такъ сказать, побужденія бывають на Востокъ причинами преступленій.

О преступленіяхъ въ средѣ интеллигенціи почти и не слышно здѣсь; для этого интеллигенція слишкомъ разсчетлива; но за то и великодушія и доброты гораздо меньше. Одинъ примѣръ. Я зналъ Грековъ и Болгаръ уже не молодыхъ, которые помнятъ Русскихъ еще владѣвшихъ крѣпостными. Они жаловались мнѣ съ удивленіемъ на то что слугъ, послужившихъ хоть полгода у русскихъ чиновниковъ на Востокѣ, нельзя потомъ въ домъ къ себѣ брать; до того они балуются и привыкаютъ къ списходительности и щедрости господъ.

Это все сравненіе Русскихъ съ восточными христіанами вообще.

А если сравнить греческую интеллигенцію съ болгарскою, то увидимъ вотъ что. Насколько Греки кажутся суше Русскихъ и каждый отдёльно и взятые вмёстё однообразнёе Русскихъ, настолько Болгары кажутся для человёка пожившаго и съ ними и съ Греками суше и однообразнёе Грековъ.

И у техъ и у другихъ, если сравнивать ихъ съ нами, преоблада-

ють: практичность, лукавство, выдержка, осторожность, духъ коммерческій, какой-то дипломатическій, надъ порывомъ, чувствомъ, идеальностью; но все-таки между Греками я зналъ чудаковъ, идеалистовъ, людей презирающихъ и коммерцію и лукавство, и дипломатію въ частной жизни, и осторожность, и даже къ національной политикъ равнодушныхъ. Я зналъ, хоть и меньше чѣмъ у насъ, милыхъ болтуновъ, остроумныхъ, забавныхъ, симпатичныхъ оригиналовъ; а между столькими Болгарами, видънными мною, я встрътилъ до сихъ поръ только развъ одного или двухъ такихъ, да и то не очень занимательныхъ. Членъ болгарской интеллегенцін—это буржуа раг excellence; всегда сдержанъ, всегда разсчетливъ, болъе или менъе скупъ и остороженъ, всегда дипломатъ или всегда купецъ, и въ дружбѣ, и въ бракѣ, и въ политикъ...

Это опять тоже. Это Грекъ втрой руки; Грекъ немного скучный. Грекъ купецъ (хоть бы онъ быль и не купецъ по ремеслу); Грекъ говорящій по-славянски: не *Плутаки* нёжинскій или Одесскій, а Найденъ *Плутович*ъ изъ Филиппополя или Рущука.

Мић кажется, что такимъ образомъ и довольно исно изобразилъ исихическій характеръ Болгаръ.

Теперь, если мы будемъ разсматривать Болгаръ по отношенію ихъ другь къ другу, не выходя изъ ихъ собственной среды, и разбирать ихъ изаниныя отношенія по слоямъ общественнымъ, то мы увидимъ вотъ что.

Дѣлами національными завѣдуетъ сравнительно незначительное число людей, вышедшихъ большею частію изъ того же простаго сельскаго класса Болгаръ, который составляетъ массу народа, или изъ простыхъ горожанъ.

Эти люди — епископы, доктора, купцы, адвокаты, богатые собственники, воспитавшіеся въ Европѣ или Константинополѣ у Грековъ, или въ Россіи, или въ Молдо-Валахіи, пріобрѣли европеизма именно настолько, чтобы представлять свой народъ соціально, умственно и свѣтски — довольно плохо, разумѣется, а политически, напротивъ, очень ловко. Они настолько обучились, чтобы вести ловко политическую интригу въ современномъ духѣ и современными средствами, и не настолько воспитались, чтобы простой народъ пересталъ ихъ понимать, или они его. У насъ скорѣе крестьянинъ проведетъ человѣка высшаго круга; у Болгаръ старшины проводятъ народъ какъ имъ угодно. Это наши русскіе сельскіе міроѣды еп grand, въ сюртукахъ, не совсѣмъ хорошо сшитыхъ.

За горстью этихъ солидно-ловкихъ докторовъ, султанскихъ капуджи-баши, негоціантовъ, держащихъ въ рукахъ свое новосозданное духовенство, слёдуетъ слой болье или менье молодыхъ учителей по большимъ и малымъ городамъ. Эти учителя, кой-какъ обученные сами, и не рѣдко въ школахъ католическихъ и протестантскихъ — все пламенные фанатики своего національнаго дѣла, люди бѣдные, которые тоже всѣ вышли изъ мужнцкихъ и мѣщанскихъ семей, но не усиѣли многому выучиться и обогатиться, и потому вполиѣ зависятъ отъ того тѣснаго круга важныхъ представителей, которые принимаются къ турецкимъ министрамъ и къ иностраннымъ дипломатамъ....

Всявдь за этимъ молодымъ фанатикомъ болгаризма, пропитаннымъ дешевыми реалистическими европейскими понятіями и одітымъ въ оборванный или грязный европейскій сюртукъ, интеллигенція обрывается вдругь; и почти немедленно за этимъ молодымъ прогрессистомъ и демагогомъ следуеть простой сельскій міровдъ чорбаджи, въ толстой коричневой абъ, въ шальварахъ, въ бараньей шанкъ, или въ темносиней чалмѣ; онъ большею частію безграмотенъ, домосъдъ, свъту не знаетъ, религио свою понимаетъ плохо; онъ очень гедовърчивъ и медленъ; но учителю Инсарову, вышедшему почти изъ того же села, не трудно его уверить въ чемъ бы то ни было, особенно напримеръ въ томъ, что греческие епископы только изъ одной жадности, чтобы брать съ него поборы, не хотять освободить его, беднаго; или что раскола вовсе нътъ никакого, что "грцкій-то натрикъ" все это неправду говорить, что воть и одфинотся наши попы все также, и поють также какь Греки, и служать также, и что ивть никакого беззаконія и граха въ томъ, что въ Филиппопола, въ Тульча и въ самомъ Парьградъ по два епископа-болгарскій и греческій. Гдъ же болгарскому безграмотному мужику понять эти вещи, когда очень образованные и даже религіозные русскіе люди спранивають: "И въ самомъ деле, где же туть расколь? И что за беда! Все бы это. кажется, такъ легко примирить!"

Такимъ образомъ выходить следующая политическая картина:

Милліоны очень однообразнаго простаго Болгарскаго народа очень искусно и ловко управляются подъ властью Турціи незначительнымъ числомъ ръзко-отличныхъ отъ нихъ по образованію и понятіямъ и все-таки и всколько, хотя бы фактически, если не de jure, привилегированными старшинами и наставниками вышедшими изъ его же среды.

Такое устройство націи, очень демократическое и весьма простое, можеть не имѣть въ себѣ прочности для будущаго, можеть послѣ освобожденія быть причиной крайней демагогіи и раздоровъ, когда внутренніе вопросы возобладають надъ внѣшними (т.-е. когда не будеть ни Турокъ, ни Грековъ, давящихъ извнѣ), но теперь, при этихъ внѣшнихъ орудіяхъ объединенія, при этомъ внѣшнемъ давленіи, такое состояніе общества очень удобно для вершенія современныхъ національныхъ дѣдъ и для искуснаго перенесенія политическаго вопроса

на лже-релягіозную почву. Много низшихъ и мало высшихъ; господство осторожной, довольно согласной, ловкой, лукавой плутократіи.

У Болгаръ не было какъ у Грековъ независимой Эллады, избаловавшей уже народъ конституціей, рядомъ внутреннихъ возстаній, всеобщею подачей голосовъ, привычкой всёхъ во все мёшаться. У Болгаръ несравненно меньше тёхъ посредствующихъ типовъ, смышлено грамотнаго, бойкаго простонародья, который такъ многочисленъ между Греками; у нихъ нётъ, или очень мало такихъ людей, какъ греческіе моряки сорви-голова, греческіе мелкіе лавочники, мелкіе мастера, и слуги читающіе постоянно газеты, политикующіе матросы и т. д.

Это болће значительное развитіе европеизма (в не могу сказать просвѣщенія, ибо я не въ силахъ понять, почему популяризація европейской буржуазности есть просвѣщеніе?) у Грековъ путаетъ дѣла; всякій во все мѣшается, всякій хочетъ имѣть свое мнѣніе. Но за то у Грековъ всякій больше понимаетъ; у Грековъ труднѣе старшинѣ, епископу и учителю обмануть народъ, напримѣръ, въ церковномъ дѣлѣ и представить ему черное бѣлымъ—каноны не канонами и т. п.

Вотъ въ чемъ разница.

V.

Историческія условія сдёлали то, что греческое и вообще восточное христіанское общество до самаго послёдняго времени было церковь была смёшаннёе съ остальною націей; народъ и высшее общество стояли ближе къ церкви.

Религіозность Грековъ вслѣдствіе подчиненія Туркамъ незамѣтно для большинства ихъ самихъ приняла политическій характеръ. Разумѣется, пока ко всему остальному, къ сильнымъ чувствамъ личнымъ, къ личному мистическому настроенію, къ болѣющей сердечной любви прибавляется политическій, національный фанатизмъ, то религія въ народѣ достигаетъ верха своего могущества. Такъ и было у Грековъ прежде.

Но какъ только обстоятельства измѣнялись, болѣе русской однообразная греческая почва оказалась сердечно менѣе религіозною чѣмъ наша.

Пока съ одной стороны были Турки жестче, пока законы были безпощадиве, пока беззаконныхъ притвененій было больше, пока христіанъ убивали легко—была ввра личная, былъ страхъ, страданія, молитвы, постъ строжайшій; были вольные мученики; монастыри наполнялись аскетами.

Но Турція ослаб'яла; законы смятчились; завелось больше порядка; явилось къ тому же больше грамотности, мелкой учености, свободы. Эллада обогнала въ демагогіи многіи страны Европы; школь везді множество; учителя почти безконтрольно говорять въ селахъ что хотять. И воть это чисто торговое, практическое, промышленное, поверхностно обученное греческое общество остыло гораздо больше нашего къ религіи въ ен сердечныхъ сторонахъ, несмотря на всю хвастливую близость къ народу, несмотря на всю церковность воспитанія. Вообще напрасны надежды на простой народъ, не онъ въ теченіе времени окращиваєть высшіе слои, но эти высшіе слои везді одинаково вліяють на низшіе.

Я долго думаль, отчего же именно это такъ случилось?

Это случилось вопервыхъ оттого что тонкія и глубокія психическія потребности высшей цивилизаціи не внесли въ это глубоко демократическое, сплошное общество восточныхъ христіанъ внутренняго возбужденія въ замѣнъ отупѣвшаго турецкаго меча. Вовторыхъ оттого что и самый умъ только практиченъ и еще нетребователенъ на Востокѣ. Мало мысли для мысли, мало идеальной образованности. И умъ и сердце грубы.

Если мы будемъ разсматривать поочередно Русскихъ, Грековъ, Сербовъ и Болгаръ и сравнивать ихъ всёхъ другъ съ другомъ съ точки зрѣнія религіозности, то безъ труда уб'єдимся что сила и степень этого качества распредѣляются у четырехъ единовѣрныхъ націй Востока такъ:

Первую степень, какъ я выше говорилъ, занимають Русскіе. За ними слідують Греки, потомъ Сербы и Болгары.

Это будеть исно изъ подробностей. Сравнимъ прежде всего Грековъ съ Русскими. Многіе черты свойственныя Грекамъ, у нихъ общія и съ Сербами и Болгарами; такъ что говоря о Грекахъ мы будемъ подразумѣвать при этомъ и турецкихъ Славинъ; а послѣ уже будеть легче объяснить почему Юго-Славине не имѣютъ даже и тѣхъ условій которыми Греки выкупаютъ по отношенію къ православію свои недостатки и слабости.

Когда входишь у насъ въ Россіп на Пасхѣ или въ другой большой праздникъ въ церковь, то видишь что это праздникъ мистическій, сердечный. Когда входишь къ Грекамъ—видишь праздникъ народный.

Это верное замечание было мне сказано одниме изъ самыхъ даровитыхъ консуловъ нашихъ на Востоке. Кратко было сказано и ясно. Но ясно лишь для техъ кто на Востоке не только жилъ долго, но и мыслилъ живи тамъ.

Но для того кто мыслиль не живя на Востокъ, или кто жилъ на Востокъ не трудясь мыслить, необходимы подробности.

Въ Россіи общество уже со временъ Петра воспитывается гораздо больше государствомъ чёмъ церковью. На Востокъ христіанское общество, долго подчиненное Туркамъ, находило своего естественнаго воспитателя въ церкви.

Въ Россіи общество было дальше отъ церкви, отъ духовенства; между священникомъ и дворяниномъ (до последняго времени почти единственнымъ начальникомъ народа и представителемъ напіи) стояли вездь: мелкій чиновникь, нередко иноверный учитель Французь, учитель Намець; мать очень сватская, начитанная; отець, который бранилъ монаховъ и поновъ, самъ не зная почему и т. д. На Востокъ всъ міряне стояли къ духовенству ближе: они были всъ ровиће, смѣшаннѣе и между собою и съ духовенствомъ. Положеніе духовенства было здёсь совершенно иное чёмъ у насъ. Оно было въ одно и тоже время и унижените и свободите чтмъ унасъ. Унижените оно было противу Турокъ въ томъ смысле что не нивло того внешняго почета какъ у насъ; въ томъ смысль, что было бъдиве нашего и скорве нашего могло въ недавнія еще времена подвергуться опасностямъ смерти, изгнанію и т. д. Такъ знаменитый патріархъ Григорій быль повѣшенъ султаномъ Махмудомъ, несмотря на то, что незадолго до своей трагической смерти отлучаль всёхъ бунтующихъ Грековъ отъ церкви въ своемъ пастырскомъ къ нимъ посланіи.

Свободите восточное духовенство было именно потому, что надъ нимъ было правительство иновърное и вчера еще очень грубое. Турецкое правительство лишило само себя первыми фирманами патріархамъ правъ вмѣшиваться во внутреннее управленіе христіанской церкви. Оно было иновърное и потому именно не имѣло ни какихъ средствъ мѣшаться такъ во всѣ подробности церковнаго дѣла, какъ можетъ мѣшаться правительство единовърное. Оно не имѣло нужныхъ для этой цѣли однородныхъ съ церковью принциповъ; не имѣло къ тому особой охоты. Самъ Коранъ приказываетъ судить христіанъ по Евангелію.

Сверхъ того надо не забывать, что рядомъ съ презрѣніемъ къ гяурамъ, у набожныхь, знающихъ законъ свой Турокъ, всегда уживалось весьма своеобразное уваженіе ко Христу (Пророкъ Исса), Божіей Матери (Пророчица Маріамъ) и нѣкоторымъ другимъ христіан—
скимъ и еврейскимъ святынямъ. Понятно, что рядомъ съ притѣсненіемъ, съ наружною дерзостью и даже жестокостью, было у Турокъ
нерѣдко внутреннее уваженіе къ христіанству.

Всё эти обстоятельства сдёлали то, что на Востоке церковь в подробностяхь безконтрольно начальствовала надъ народомъ и служила ему во всемъ національнымъ, политическимъ представителем Енископъ въ Турціи и до сихъ поръ предъ правительствомъ есть не только духовный пастырь, но и политическій, административный представите. В христіанъ по многимъ вопросамъ.

Школа христіанская долго была исключительно въ рукахъ церкви: священники были долго единственными народными преподавателями. Понятно, что воспитаніе общества должно было быть на Востокъ церковнье чьмъ у насъ.

Въ русской школѣ священная исторіи и катехизись являлись лишь какъ нѣчто обязательное. Религіозныя впечатлѣнія юноша выносиль гораздо болѣе изъ крама, въ который онъ шелъ съ семьей, изъ книжки, которую онъ дома прочелъ (не рѣдко изъ книжки французской, или нѣмецкой, изъ Шатобріана или Шиллера, Графъ Габсбургскій, напр.) чѣмъ изъ уроковъ законоучителя въ шелковой рясѣ.

На Востокъ на помощь церкви являлось прежде многое, именно вслъдствіе зависимости. Священная исторія христіанства, догматъ, катехнзисъ, священникъ, епископъ были національными политическими опорами. Нація отъ церкви не отдълялись ничъмъ; другихъ исходовъ, другихъ знаменъ, другой силы не было. Не было даже долго другой поэзіи, другой литературы.

У насъ уже со временъ Екатерины были между дворянами изищные вольтеріанцы, вродѣ вельможи воспѣтаго Пушкинымъ: "Къ тебѣ привѣтливый потомокъ Аристипа", въ родѣ отца Герцена (см. Былое и Думы), въ родѣ свѣтскаго старика въ повѣсти Тургенева Несчастная.

Въ началъ этого въка, въ 20—50 годахъ, въ Россіи мы видимъ духовенство составляющее особое сословіе, почти касту, ибо въ стров его была наслъдственность. Воспитаніе семинарій совершенно особое, вполнъ церковное; воспитаніе школьное мірское далеко не церковное; воспитаніе домашнее въ наиболье просвыщенныхъ дворянскихъ семьяхъ, чтеніе, обстановка вся располагающая или къ равнодушію, или къ романтизму, къ мечтательности, къ сердечной религіи и никакъ не къ напіонально-церковной.

На Востокъ мы видимъ противоположное.

Мы видимъ не только монаховъ, но и бѣлое духовенство смѣшанное съ народомъ, изъ него выходящее и въ него возвращающееся. Священникъ выходитъ не изъ семьи священника, а изъ семьи земледѣльца, лавочника, учителя мірскаго, изъ семьи сельскаго капитана, одинъ свищенникъ сынъ кавасса, другой самъ былъ смолоду сельскимъ стражемъ, у третьяго сынъ идетъ въ кавассы къ европейскому консулу и т. д.

Мы не видимъ на Востокъ ръзко обособленнаго семинарскаго воспитанія. Здёсь за то всь почти были больше семинаристы чъмъ у насъ.

Школа народная, въ то время когда у насъ ею правили свътскіе люди, здъсь руководилась еще почти безъ контроля духовенствомъ. (Турки долго не мъщались вовсе въ народную школу и всякія попытки ихъ отклоняются и до сихъ поръ христіанами очень искусно).

Въ семьяхъ самыхъ богатыхъ на Востокъ жизнь тогда была жестка, груба, суха во многомъ; но эта семья Востока христіанскаго построена вся на таинствѣ, а не на свободномъ романтизмѣ христіанскаго оттѣнка, какъ издавно у насъ, на волѣ родителей, а не на любви и свободномъ выборѣ. Дѣвицы мечтаютъ не о любви, а о браќѣ. Онѣ подобно германскимъ женщинамъ Тацита любятъ бракъ, а не мужа.

Чтобы нагляднее себе представить христіанскій Востокъ въ этомъ отношеніи вообразимъ себе русское общество (начала XIX века) безъ дворянства, особенно безъ высшаго; вообразимъ себе нечто вроде купцовъ и чиновниковъ Островскаго, но и то съ некоторыми оттенками, напримёръ съ меньшими увлеченіями вообще; съ одной стороны у старшихъ поменьше того, что мы прозвали самодурствомъ; съ другой меньше и добрыхъ, щедрыхъ движеній; несравненно меньше влюбчивости и протеста со стороны девицъ; вообще больше сухости, сдержанности, скупости и сердечнаго равнодушія.

Съ другой стороны надъ этимъ церковно-воспитаннымъ, благочестивымъ, но вовсе не романтическимъ, нѣсколько сухимъ и холоднымъ восточнымъ обществомъ первой половины этого вѣка, надо воздвигнутъмусульманскую грозу, надо повѣсить мусульманскій мечъ.

И тогда все будеть ясно. Картина общества на Востокъ съ одной стороны похолоднъе нашей, съ другой трагичнъе. Воообразите, что въ чисто семейную и весьма церковную по многимъ принципамъ жизнь вторгается со стороны насиліе янычара и тогда вамъ будеть еще понятнъе какъ турецкая власть, которая неръдко была дъйствительно игомъ, способствовала на Востокъ единенію, смъшенію всего христіанскаго: церкви, націи, школы, семьи, даже племенъ; ибо пробужденіе Болгаръ и ихъ движеніе противъ Грековъ и греческой церкви началось сравнительно очень недавно, при временномъ облегченіи этого ига. Прежде они вмъстъ съ Греками считались у Турокъ просто христіанами и сами себя звали такъ.

IV.

Старое реторическое уподобленіе поэзіи цвѣтамъ или цвѣтовъ поэзіи, уподобленіе очень хорошее и вѣрное.

Цвёты служать въ ботанике наилучшимъ признакомъ для определенія растеній; они суть какъ бы высшее, сильнейшее выраженіе физіологіи того дерева или травы, на которыхъ разцейтають. Ихъ внёшность служить признакомъ внутреннихъ неясныхъ еще законовъ.

Посмотримъ же что скажетъ намъ сравненіе ново-греческой поэзіи съ русскою, особенно по религіозному вопросу. Заключеніе мое вотъ какое:

И въ поэзіи на сторонъ Русскихъ мы видимъ больше капризнаго романтизма, больше сердечнаго мистицизма, больше и аскетической, и лю-

бящей боли, больше личной глубины. На сторон Грековъ издавна гораздо больше смъщенія національнаго чувства съ лично мистическимъ, меньше боли, меньше теплоты, романтизма; больше догмата, больше патріотизма.

Чтобы меня лучше поняли изъ примъровъ я укажу на религіозныя стихотворенія Грека современнаго намъ, г. Танталиди, профессора древне-греческой поэзін при богословскомъ училищѣ на Халкѣ (въ Царыградѣ).

Г. Танталиди лично вовсе не холодный риторъ; я им'єю честь его знать и многимъ онъ изв'єстенъ какъ челов'єкъ чрезвычайно прямой, теплый, искренній и чрезвычайно религіозный по сердпу, а не по національнымъ соображеніямъ; на большинство авинскихъ Грековъ онъ не похожъ; онъ отъ большинства ихъ отличается именно силой и горячностію своего религіознаго чувства. Даже многіе изъ Болгаръ его уважають (а это много значить, при непримиримыхъ предразсудкахъ Болгаръ противу Грековъ).

Прекрасные, звучные стихи его я вынуждень быль бы переводить прозой, а потому и приведу изъ нихъ только какой-нибудь характерный отрывокъ чтобы дать понятіе о его тонъ.

У г. Танталиди множество религіозныхъ стихотвореній и всѣ ихъ можно назвать върнъе еще церковными чъмъ лично-религіозными по сюжету. Напримъръ:

## ОДА

На всесвътное воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста.

День торжества побъднаго!...
Великій день, великій праздникъ Православьл!...
Днесь воздвигаемъ мы оружье мира,
Средь чистой радости, средь ликованія святаго.
На царственный престоль восшедши,
Въра наша пріемлеть скипетръ славы.
И церковь шествуеть во слъдъ побъдоносному Кресту Господню...

Въ этомъ родѣ много и другихъ: На Введеніе Пресвятыя Богородицы; на Во плоти Рождество Господа нашего и Бога и Спасителя Гисуса Христа; на Преображеніе и т. д.

Въ стихотвореніяхъ оттънка болье политическаго, напримъръ "На прівздъ Его Высочества Великаго Князя Константина Николаевича въ Константинополь", православное чувство занимаетъ также весьма видное мъсто.

Вообще всв подобныя стихотворенія г. Танталиди болье всего на-

поминають наши прежнія оды прошлаго вѣка и начала нынѣшняго. Въ нихъ есть нѣчто праздничное, торжественное, сходное съ одами Державина или Ломоносова.

Со временъ Бѣлинскаго, который какъ извѣстно въ теченіе своей довольно долгой литературной дѣнтельности не разъ увлекался самыми противоположными идеями, у насъ не шутя вообразили что этотъ Державинскій родъ во всякомъ случаѣ самъ по себп не хорошъ. Всякій родъ хорошъ у хорошаго писателя. Плохіе одописатели были плохи; бездарные романтики на образецъ Шиллера и Байрона были бездарны; плохіе послѣдователи нынѣшняго сухо-объективнаго реализма отвратительны.

Воть въ чемъ бѣда. Нынѣшній объективный реализмъ считается единственно возможною формой искусства; во времена Державина оды считались самою лучшею и правильною формой. Это все временныя увлеченія, временные вкусы, мода; неспособность современниковъ къширокой, всесторонней оцѣнкѣ и больше ничего.

Однако, я увѣренъ что даже и между самыми молодыми людьми нашего времени, несмотря на ихъ дурное эстетическое воспитаніе, найдутся хоть нѣсколькіе, которые поймутъ что стихи Ломоносова и по содержанію и по силѣ выраженія гораздо выше разныхъ гражданскихъ мотивовъ à la Некрасовъ, которые и цитировать совѣстно.

Я нарочно потому упомянуль объ одахъ Державина и Ломоносова, чтобы дать хоть нъкоторое приблизительное понятіе о родѣ г. Танталиди.

Но при этомъ не надо забыть двухъ обстоятельствъ: вопервыхъ что языкъ у г. Танталиди обработанный, старый, превосходный; а у нашихъ поэтовъ прошлаго въка еще не было въ рукахъ такого готоваго прекраснаго орудія.

Возраждаясь, Греки нашли у себя готовыми уже нѣсколько прекрасныхъ языковъ: Гомерическій языкъ, языкъ цвѣтущаго періода Софовла и Оукидида, языкъ ученыхъ переводившихъ Библію на греческій языкъ, языкъ позднѣйшихъ византійскихъ писателей и наконецъ тотъ новый языкъ, на которомъ вокругъ ихъ говоритъ и поетъ народъ, нынѣшній языкъ, отчасти искаженный, отчасти украшенный примѣсью турецкихъ, славянскихъ, итальянскихъ и арнаутскихъ корней и оборотовъ.

Таково преимущество современныхъ греческихъ поэтовъ предъ поэтами русскими прошлаго въка и отчасти даже предъ нынъшними. Ничего подобнаго нътъ у другихъ народовъ; богатство даже несоразмъръ ное съ содержаніемъ, которое можеть дать поэзіи нынъшняя греческая жизнь и уровень авинскихъ умовъ.

Другая же очень значительная разница между греческими одами г. Танталиди и одами, напримъръ, Державина, есть именно та существенная черта, которая вообще отдъляеть ръзко Русскихъ отъ Грековъ, черта грусти болье глубокой, черта меланхоліи и романической боли.

Державинъ представляется вовсе не грустнымъ поэтомъ, если сравнивать его съ другими Русскими; но и у него слышится несравненно болъе боли, чъмъ у Грековъ.

Всв религіозныя оды г. Танталиди безъ исключенія праздничны, торжественны, спокойны, почти веселы; нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ даже просто привѣтственный характеръ, напримѣръ "Патріарху іерусалимскому Кириллу", и т. п.

У него сверхъ того не замѣтенъ тотъ ужасъ смерти который охватывалъ Державина посреди барскихъ пировъ XVIII вѣка. Память смерти у г. Танталиди не носится вопреки всему въ тоскующей душѣ самого поэта; она проявляется тогда лишь, когда есть къ тому внѣшнія возбужденія, напримѣръ въ его многочисленныхъ эпитафіяхъ.

Ужасъ смерти возбуждаетъ въ немъ мысль о кровопролитной войнъ; подъ этимъ впечатлъніемъ онъ пишетъ на полу-простонародномъ языкъ прекрасное, большое стихотвореніе: На новой Годъ "какъ Св. Василій идетъ изъ Неокесаріи на этотъ разъ безъ пера и безъ чернильницы..." (Чтобы понять это, надо знать что на Востокъ дѣти колядуютъ подъ 1-е январи, т.-е. подъ Св. Василія, и въ пъснъ ихъ поется что "Св. Василій идетъ съ перомъ и съ чернильницей...")

У Грековъ нѣтъ ни Лермонтова, ни Кольцова, хотя почти всѣ поэты ихъ вѣроятно читали тѣ грустныя европейскія произведенія, о которыхъ, конечно, нашъ Кольцовъ зналъ развѣ по наслышкѣ. Грусть у Русскаго глубока и естественна; у Грека она не глубока и не находитъ поэтому для себя изящнаго, сильнаго выраженія ни въ религіозныхъ, ни даже въ эротическихъ произведеніяхъ.

Когда Грекъ вдохновляется религіей, она, иногда и незамѣтно для него самого, становится тотчасъ же побѣдною или обороняющею хоругвью, пышнымъ знаменемъ, которое онъ возноситъ съ гордостью надъглавой столь любимой имъ родной націи.

"За Въру Христа святую, за Церковь Восточную и Вселенскую я приму муки и смерть..." говорить онъ. "Воззрите братья Греки на эту святую хоругвь, она спасла народность вашу отъ всъхъ безжалостныхъ и враждебныхъ силъ! Чтите ее, братья Греки! Чтите это святое знамя спасенія и въ этой жизни и въ будущей..."

Для русскаго поэта религія не хоругвь торжественная: она икона древняя полустертая, предъ которою въ ночи горить лампада бользненной любви!

О своей хоругви Русскій нокоень. "Хоругвь эту за каждаго изъ насъ давно держить царь", думаеть Русскій, и тоскуя, быть-можеть и о предметахъ иногда и не слишкомъ христіанскихъ — плачетъ предъсвоею одинокою дампадой въ темномъ углу.

Напрасно мы будемъ искать въ греческой поэзіи хотя бы мальй-

шаго подобія такихъ чувствъ и любящихъ и колеблющихся какъ у Кольцова:

> Спаситель, Спаситель Чиста моя вёра. Но Боже! и вёрё Могила темна...

Напрасно будемъ мы искать у Грековъ такихъ романтическихъ, лично религіозныхъ стихотвореній, какія мы найдемъ у Пушкина и Лермонтова, напримѣръ: "Въ часы забавъ иль праздной скуки" или переложеніе молитвы "Господи и Владыко живота мосго":

Владико дней моихъ! духъ праздности унилой...

или Лермонтова Вътка Палестины.

Ничего подобнаго мы не найдемъ въ греческой поэзіи.

Въ стихахъ эпическихъ у Грековъ, въ стихахъ народныхъ, еще и досихъ поръ мѣстами творимыхъ въ Эпирѣ и другихъ болѣе глухихъ кранхъ, мы встрѣтимъ полнѣйшее взаимное проникновеніе тѣхъ трехъ элементовъ, которые у насъ такъ отдѣльны: религіознаго, эротическаго, патріотическаго. Любовь—это невинная дѣвушка у окна или у колодези, которая мнѣ понравилась и на которой я бы женился; это жена молодая благословенная церковью, съ которою я разстаюсь чтобъ идти на войну, или на торговлю въ дальнія страны. Или, это безстыдная измѣнница, которую надо либо убить, либо бросить; или это просто развратная дѣвушка съ которою молодецъ можетъ-быть и согрѣщилъ въ минуту искушенія, но надъ которою онъ будеть послѣ съ презрѣніемъ смѣяться.

Въра въ этихъ простонародныхъ стихахъ не моя въра, не въра моего бурнаго и усталаго сердиа, это не въра плачущая вопреки всъмъ пресыщеніямъ богатства и даже быть-можетъ юнаго разгула и разврата; нътъ это въра которую гнететъ иновърецъ, у которой пътъ царя-защитника: защитникъ ей каждый изъ насъ, ружье мое, моя личная хитрость и отвага. И не знаю тоски, скуки и слезъ пресыщеннаго разочарованія, я лежу за камнемъ и стерегу проъзжаго Турка, который, быть-можетъ, недавно ворвался въ монастырь и искололь глаза нашимъ древнимъ иконамъ, ибо считаетъ ихъ идолами!

Нація, патріотизмь — это та же въра, та же церковь, все тоть же Христосъ. "Воть какъ сражаются наши молодцы христіане... Да! здѣсь Сулія, злая Сулія, здѣсь попъ беретъ ружье и попадья несеть заряды ему въ своемъ фартукъ".

Вотъ впечатлѣніе которое выносишь изъ чтенія эпическихъ греческихъ стиховъ нашего XIX вѣка. Я сказалъ полнѣйшее единство, первобытное сліяніе трехъ элементовъ: религіознаго, патріотическаго, эротическаго.

Что касается стиховъ не эпическихъ, стиховъ греческихъ поэтовъ

полуевропейски воспитанныхъ, то у нихъ мы видимъ совсѣмъ иное, цепохожее ни на пѣсню Грека-горца, ни на лирическое стихотвореніе русскаго поэта.

Я убъдился, что у всъхъ образованныхъ ново-греческихъ писателей особенно сильно выражается только патріотическое, національное чувство. Что касается до религіознаго, то оно или совсъмъ въ забвеніи, или очень холодно и искусственно, или вполнъ торжественно, вполнъ церковно, какъ у г. Танталиди.

Какое-то здоровье, спокойствіе, веселость, что-то сердечно-поверхностное—видны одинаково ѝ въ простонародныхъ пъсняхъ, и въ городской греческой поэзіи.

Но въ эпическихъ горныхъ стихахъ эти черты принимаютъ чрезвычайно правдивую, гомерическую, свѣжую, наивную, оригинальную форму; а въ городскихъ?... Я перечитывалъ не разъ по самымъ распространеннымъ сборникамъ лирическіе стихи тѣхъ греческихъ поэтовъ которые наиболѣе прославлены на Востокѣ, которые получили преміи на состязаніяхъ въ Авинахъ, и нашелъ у всѣхъ у нихъ одно—сильнымъ, глубокимъ, искреннимъ опять тотъ же патріотизмъ; тутъ при патріотизмъ рядомъ съ Оукидидомъ, Зевесомъ, Ареемъ, можно встрѣтить и Христа... Можно и не встрѣтить. Но вездѣ Эллины.

Страдальческихъ бользненно-глубокихъ русскихъ молитвъ и слезъ предъ лампадами въ темномъ углу и почти не вижу въ нихъ.

Вообще грусть и Грека, и Болгарина, и Серба очень не глубока. Всё они лично не требовательны отъ судьбы, отъ жизни; здоровы, дёлетельны, терпёливы, бодры. Въ нихъ нёть ни мистическаго исканія, ни аристократической требовательности и никакой болёющей любви...

Въ городскихъ стихахъ у Грековъ эросъ отдъленъ совсвиъ отъ религи. Онъ имъетъ менъе эпическій, менъе семейный характеръ; у Грековъ очень много стихотвореній эротическихъ, но я не нашелъ въ нихъ истинной боли сердечной... Только у Ахиллеса Парасхо, поэта нынъ живущаго, замътенъ религіозно-романтическій оттънокъ. Есть у него одно стихотвореніе (къ Божіей Матери).

Я свова нау въ Твою церковь пустывную, Снова я виму бабдини Твой ликъ Бомія Матерь моя ненаглядная...

Это стихотвореніе, какъ и вообще стихи А. Парасхо, різко отличается отъ другихъ. У него есть боль сердца.

• Если въ чисто-религіозныхъ стихахъ своихъ Греки нашего времени ближе всего къ одъ; въ эротическихъ они колеблются можно сказатъ между издригалами и водевильнымъ куплетомъ. Онять та же веселость, спокойствіе выражающіяся въ любви или шуточною любезностью, или искусственными, холодными вздохами.

Все "кустики", "луна", "свъть очей монхъ", "поцълун" и "ност

луи". Цълуются безпрестанно. А страсти не слышно; задумчивости нътъ и слъда.

Всѣ эротическія стихотворенія, попадавшіяся мнѣ до сихъ поръ, довольно однотонны. Инегда холодно и преувеличенно страстны; иногда тяжеловѣсно, семинарски-игривы. Выраженіе чувствъ, уподобленія, самый родъ чувствъ чрезвычайно стары, несвоеобразны, извѣстны; это нѣчто полинялое, казенное, давно гдѣ-то слышанное и подешевѣвшее до крайности. И все это въ новыхъ Авинахъ вѣнчается лаврами!

Я нашель одно эротическое стихотвореніе Парасхо мало похожее на легонькія и черезчурь уже нехитрыя любезности его соотчичей. Вънемъ выражено чувство искренно мрачное, очень своеобразное въ сладкогласной и водевильно улыбающейся средѣ современныхъ Авинянъ. Вотъ оно.

Я не ищу, друзья, дѣвы неопитной въ дюбви:—я не хочу ея! Робкій румлиецъ невивности миѣ вовсе не мидъ! Легка побѣда вадъ сердцемъ незрѣлымъ, влюбленнымъ въ незнакомое, обожающимъ неиспытапное.

Нать! воннъ удалий никогда не убиваетъ беззащитныхъ. Легкая побъда охлаждаеть его высокое мужество. Онъ ищетъ свирбной схватки, онъ жаждетъ опаснаго боя. И мечь свой онь хочеть вонзить въ грудь могучаго бойца. Да! и я зналъ лобзаніе безгрішной души, И мит знакомы вздохи чистой девы... Но я не слышаль пламени въ ея лобзаньяхъ, И вздохъ ея быль стовъ боязни, а не стовъ любви! Я? Я хочу найти душу убитую, полумертвую, Которая уже все испытала и которой уже нечему учиться. Такой души, которая знаеть что такое страданье и... хочеть опять страдать! ...Ищу я сердца осенняго... И падшаго ангела мей радость вновь спасти! Ла! я таковъ! Я ночь люблю больше дня, Падающій листь предпочитаю душистымь нарцисамь, Звазды заката яркому сіянію утра, И дыханье полусмерти мив мильй всего живаго...

Есть у того же Парасхо и другое стихотвореніе на тоть же мотивь, гдѣ нѣкоторые оттѣнки того же чувства выражены еще сильнѣе. Поэть желаль бы чтобы та которую онъ полюбить не имѣла ни брата, ни матери, и никакого близкаго, чтобы она ничего не смѣла любить кромѣ его и мечтала бы лечь съ нимъ въ одну могилу.

Оба стихотворенія эти не везді одинаково художественны и выдержаны, но конечно они демоничніе, серіозніе, романтичніе другихъизвістныхъ мий эротическихъ стиховъ новогреческой музы.

Не любопытно ли что именно у Парасхо я нашель и религіозноемолитвенное стихотвореніе отличающееся большею чімь у другихь Грековъ томительностью и свіжестью сердечно-мистическаго чувства?

Конечно это совпаденіе любопытно, но оно весьма легко объяс-

Школа христіанская долго была исключительно въ рукахъ церкви: священники были долго единственными народными преподавателями. Понятно, что воспитаніе общества должно было быть на Востокъ церковнъе чъмъ у насъ.

Въ русской школѣ священная исторіи и катехизись являлись лишь какъ нѣчто обязательное. Религіозныя впечатлѣнія юноша выносилъ гораздо болѣе изъ храма, въ который онъ шелъ съ семьей изъ книжки, которую онъ дома прочелъ (не рѣдко изъ книжки французской, или нѣмецкой, изъ Шатобріана или Шиллера, Графъ Габсбургскій, напр.) чѣмъ изъ уроковъ законоучителя въ шелковой рясѣ.

На Восток'в на помощь церкви являлось прежде многое, именно всл'ядствіе зависимости. Священная исторія христіанства, догмать, катехнзисъ, священникъ, епископъ были національными политическими опорами. Нація оть церкви не отд'ялялись нич'ямъ; другихъ исходовъ, другихъ знаменъ, другой силы не было. Не было даже долго другой поэзій, другой литературы.

У насъ уже со временъ Екатерины были между дворянами изящные вольтеріанцы, вродѣ вельможи восиѣтаго Пушкинымъ: "Къ тебѣ привѣтливый потомокъ Аристипа", въ родѣ отца Герцена (см. Былое и Думы), въ родѣ свѣтскаго старика въ повѣсти Тургенева Несчастная.

Въ началъ этого въка, въ 20—50 годахъ, въ Россіи мы видимъ духовенство составляющее особое сословіе, почти касту, ибо въ стров его была наслъдственность. Воспитаніе семинарій совершенно особое, вполпъ церковное; воспитаніе школьное мірское далеко не церковное; воспитаніе домашнее въ наиболье просвъщенныхъ дворянскихъ семьяхъ, чтеніе, обстановка вся располагающая или къ равнодушію, или къ романтизму, къ мечтательности, къ сердечной религіи и никакъ не къ національно-церковной.

На Востокъ мы видимъ противоположное.

Мы видимъ не только монаховъ, но и бѣлое духовенство смѣшанное съ народомъ, изъ него выходящее и въ него возвращающееся. Священникъ выходитъ не изъ семьи священника, а изъ семьи земледѣльца, лавочника, учителя мірскаго, изъ семьи сельскаго капитана, одинъ священникъ сынъ кавасса, другой самъ былъ смолоду сельскимъ стражемъ, у третьяго сынъ идетъ въ кавассы къ европейскому консулу и т. д.

Мы не видимъ на Востокъ ръзко обособленнаго семинарскаго воспитанія. Здъсь за то всь почти были больше семинаристы чъмъ у насъ.

Школа народная, въ то время когда у насъ ею правили свътскіе людя, здѣсь руководилась еще почти безъ контроля духовенствомъ. (Турки долго не мѣшались вовсе въ народную школу и всякія попытки ихъ отклоняются и до сихъ поръ христіанами очень искусно).

Въ семьяхъ самыхъ богатыхъ на Востокъ жизнь тогда была жестка, груба, суха во многомъ; по эта семья Востока христіанскаго построена чуть сколоченные челноки и барки. А завтра туть начнуть ходить пароходы.

Театральная, красивая одежда поселянь и небогатыхъ горожань, вийсто того чтобы въ высшихъ классахъ населенія пріобристь себи (какъбыло, напримиръ, въ Европи до XIX вика) утонченное и роскошное аристократическое выраженіе, прямо переходить въ дешевый сюртукъ и панталоны, т.-е. въ простую, вторично-упрощенную одежду либерально-лавочной Европы.

Въ греческихъ и славянскихъ горахъ горная эпическая пѣсня еще не замолкла, а въ греческихъ и славянскихъ городахъ издаются уже давно газеты самаго радикально-буржуванаго направленія и пишутся незатѣйливые стишки въ самомъ новѣйшемъ духѣ.

Такихъ примъровъ на Востокъ множество. Сельскій Болгаринъ немногимъ посложнье въ мысляхъ своихъ, въ быть, въ потребностяхъ, въ идеалъ, чъмъ первобытный Болгаринъ временъ Симеона и Самуила; а его племянникъ, сынъ, братъ, побывавшій въ Царыградъ, Одессъ, Вънъ или Николаевъ, по мыслямъ, по ндеалу и т. д. нъчто вродъ послъдователя Гамбетты, конечно нъсколько грубый, малосложный, неимъющій за спиной своей вліяній великаго и цвътущаго прошедшаго.

Такимъ образомъ на Востокѣ очень многое, почти все, изъ простоты эпической переходить прямо въ простоту буржуазную, европейскирадикальную, минуя извидистые и сложные пути цвѣтенія самобытнаго, пестраго, оставляющаго и нослѣ расторженія прежняго еще на значительный срокъ разнообразные слѣды. На Востокѣ нѣтъ нигдѣ того охранительно вѣковаго накопленія, которое замѣтно напримѣръ больше всего въ аристократической Англіи, менѣе въ континентальной Европѣ и еще менѣе, но все-таки замѣтно и въ Россіи.

Дъйствительно, если взять Россію сравнительно съ націями Запада, то видишь, что явленія сложнаго цвѣтенія у насъ были гораздо слабъе и блъднѣе, чъмъ въ главныхъ пати-шести политическихъ организмахъ Европы. Разносторонній Гёте рѣзче и всемірнѣе по содержанію разносторонняго Пушкина. Равныя по прелести формы Фаустъ и Годуновъ далеко неравны по всемірному значенію содержанія. Демонъ Лермонтова менѣе страшенъ и менѣе широкъ въ своемъ вліяніи, чъмъ демонъ Вайрона; онъ болѣе примиримъ съ жизнію; его утѣшаетъ, напримъръ, "съ рѣзными ставнями окно". Ту же сравнительную блѣдность и нерѣзкость найдемъ и на государственномъ, и на научномъ, и на философскомъ поприщахъ, и въ области искусствъ.

Но если мы сравнимъ Россію и Русскихъ съ ихъ Восточными единовърцами, Греками и Славянами, то конечно современные Русскіе покажутся намъ представителями чрезвычайной сложности.

Въ Россіи характеры сложное и разнообразное, потребности, роды воспитанія, привычки, вкусы, идеалы разнородное; мысли сложное и все-

таки оригинальнъе чъмъ на Востокъ, въ средъ интеллигенціи конечно. Состоянія и общественныя положенія гораздо дальше отстоятъ другъ отъ друга; всякаго разнообразія больше: сословнаго, илеменнаго, религіознаго (расколы и мистическія ереси наши), чиновнаго; экономическія противоположности богатства и бъдности ръзче. Чувства тоньше и сложнье (то-есть глубже), поэтому неизбъжно и страданія и наслажденія живъе, глубже, разнороднье.

И чувства восторга и чувства боли сердечной поэтому должны быть сильнее у насъ, чемъ въ такомъ обществе, где характеры малосложнее, потребности однороднее, вкусы однообразнее; где воспитаніе, пожалуй, несколько и разное въ простомъ народе по областямъ, сливается однако наверху съ помощію грамотности, сюртука и демагогіи, въ одинъ типъ свободолюбиваго и властолюбиваго, алчнаго реалиста, —греко-европейскаго и славино-европейскаго буржуа. Боли мало; чувства грубе; потребности просты и легко удовлетворимы; фантазія не развита; аристо-кратичности неть вовсе въ ближайшемъ прошедшемъ и потому и вкусъ, и умъ, и самое тело не такъ требовательны во всемъ; и въ поэзіи, и въ светскомъ быте (см. Абу: Современная Греція \*), и въ эротическихъ чувствахъ, и въ любви... и наконець въ религіи.

Въ религіи что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интензивность. Тамъ, гдѣ утрачивается простота первобытная, необходима интензивность романтическихъ чувствъ; нужны страданія не простыя, не грубыя страданія, которыя бывають вездѣ, а страданія, которыя ищуть исхода лишь въ идеальномъ мірѣ и въ идеальныхъ чувствахъ.

У насъ давнишняя (сравнительно) умственная развитость наша, развитость ума и изящества, въ средв нашихъ дворянскихъ семействъ, оставляя въ душв молодыхъ людей впечатленія и церковныя более изящныя, более теплыя и тонкія, более идеальныя и по внешности (хоть бы говенье въ детстве съ образованною матерью, или праздникъ Пасхи въ

<sup>\*)</sup> Нельзя не согласиться, что Абу отчасти правь, описывая вакь на авинскихъ балахъ кавалеры иногда говорять пресерьезно съ дъвицами о томъ, что "у нихъ на всихъ нальцахъ мозоли". Съ 54 года, и прочтя внигу Абу, молодые Греви, можетъ быть, стали остороживе и топьше; но все-таки есть еще что-то въ этомъ родъ; европейский быть дъласть на Востокъ ужасающія завоеванія; но преимущественно своими вижиними и пошлыми сторонами. Замъчательно вапримъръ, что и Турки, и христіане, надъвийе европейское платье, гораздо грязнъе тъхъ своихъ соотчичей, которые восятъ восточную одежду. Молодаго героя возмы или повъсти въ греческой фустанель или въ черногорскомъ костюмъ найти очень легко; онъ и въ жизни очень позтиченъ; герой свътскій на Востокъ почти немислимъ. Какъ примъръ юго-славинской свътской тонкости можно привести слъдующій случай. За дипломатическимъ объдомъсидитъ русскій вамеръ-юнкеръ рядомъ съ женой одного изъ самихъ блестящихъ сербскихъ государственныхъ людей. Она печальна. "Что съ вами?" спрашиваетъ русси "Чрево болить, господинъ мой!" отвъчаетъ знатная сербская дима.

вся на таинствъ, а не на свободномъ романтизмъ христіанскаго оттънка, какъ издавно у насъ, на волъ родителей, а не на любви и свободномъ выборъ. Дъвицы мечтаютъ не о любви, а о бракъ. Онъ подобно германскимъ женщинамъ Тацита любятъ бракъ, а не мужа.

Чтобы нагляднее себе представить христіанскій Востокъ въ этомъ отношенін вообразимъ себе русское общество (начала XIX века) безъ дворянства, особенно безъ высшаго; вообразимъ себе исито вроде купцовъ и чиновниковъ Островскаго, но и то съ некоторыми оттенками, напримёръ съ меньшими увлеченіями вообще; съ одной стороны у старшихъ поменьше того, что мы прозвали самодурствомъ; съ другой меньше и добрыхъ, щедрыхъ движеній; несравненно меньше влюбчивости и протеста со стороны девицъ; вообще больше сухости, сдержанности, скупости и сердечнаго равнодушія.

Съ другой стороны надъ этимъ церковно-воспитаннымъ, благочестивымъ, но вовсе не романтическимъ, насколько сухимъ и холоднымъ восточнымъ обществомъ первой половины этого вака, надо воздвигнутъ мусульманскую грозу, надо повасить мусульманскуй мечъ.

И тогда все будеть ясно. Картина общества на Востокѣ съ одной стороны похолоднѣе нашей, съ другой трагичнѣе. Вособразите, что въ чисто семейную и весьма церковную по многимъ принципамъ жизнъ вторгается со стороны насиліе янычара и тогда вамъ будетъ еще понятнѣе какъ турецкая власть, которан нерѣдко была дѣйствительно игомъ, способствовала на Востокѣ единенію, смѣшенію всего христіанскаго: церкви, націи, школы, семьи, даже племенъ; ибо пробужденіе Болгаръ и ихъ движеніе противъ Грековъ и греческой церкви началось сравнительно очень недавно, при временномъ облегченіи этого ига. Прежде они вмѣстѣ съ Греками считались у Турокъ просто христіанами и сами себя звали такъ.

#### IV.

Старое реторическое уподобленіе поэзін цв'втамъ или цв'втовъ поэзін, уподобленіе очень хорошее и в'врное.

Цвъты служать въ ботаникъ наилучшимъ признакомъ для опредъленія растеній; они суть какъ бы высшее, сильнъйшее выраженіе физіологіи того дерева или травы, на которыхъ разцвътають. Ихъ вибшность служить признакомъ внутреннихъ неясныхъ еще законовъ.

Посмотримъ же что скажеть намъ сравненіе ново-греческой поэзіи съ русскою, особенно по религіозному вопросу. Заключеніе мое вотъ какое:

И въ поэзіи на сторонѣ Русскихъ мы видимъ больше капризнаго романтизма, больше сердечнаго мистицизма, больше и аскетической, и люп постригся въ иноки. О купцахъ богатыхъ и среднихъ п говорить нечего. И сколько хорошихъ, добрыхъ, искреннихъ монаховъ; сколько людей, которые отказываются отъ повышеній, и которые именно тѣмъ міру и полезны волей-неволей, что они хотятъ быть какъ можно менѣе отъ міра сего. Видна все-таки въ значительной части общества забота о религіозныхъ интересахъ, безъ всякаго отношенія къ политикѣ; видно, однимъ словомъ, что еще для многихъ Русскихъ православіе есть та лампада предъ иконой въ углу, о которой я говорилъ прежде, а не національное только знамя...

Когда входинь въ храмъ внутри Россіи и видинь эту толну такъ усердно молящуюся, понимаень, что туть нѣть чужихъ, нѣть иностранцевъ, не предъ кѣмъ молиться для демонстраціи, нѣть Турокъ, Армянь, вліятельныхъ католиковъ, какъ на Востокѣ. Видинь націю сильную, беззаботную о чуждомъ вліяніи, даже слишкомъ иногда беззаботную...

И такъ, какъ ни дурны многіе признаки у насъ, на Востокѣ многое еще хуже. Души, теплоты, содержанія на Востокѣ менѣе. Тамъ, повторяю, воспитаніе мірянъ церковнѣе; у насъ оно, такъ сказать, теплѣе, романтичнѣе.

Идеаломъ было бы соединение того и другаго. Намъ нужно побольше церковности, побольше знанія, чтобы придать больше ясности и твердости нашей разнузданной теплоть, нашей горячей, ноющей тоскь. Восточнымъ людямъ, и Славянамъ, и Грекамъ одинаково, нужно бы побольше тонкой развитости чувствъ въ высшихъ слояхъ, побольше теплоты, поменьше грубаго довольства мелкимъ проявлениемъ европейской буржуазной цивилизаціи. Они ужь очень всему рады. Слово "разочарованіе", о которомъ у насъ изъ какого-то предразсудка нынче молчатъ, но которое многимъ слишкомъ коротко знакомо по чувствамъ, это слово тамъ вовсе не въ употребленіи. Чтобы перевести его однажды по-гречески мић нужно было прибъгать къ помощи профессоровъ и большихъ лексиконовъ. Г. Танталиди, сказалъ мић, наконецъ, что это значитъ "апогойтевсисъ". Живя десять лѣть на Востокъ, я во столькихъ разговорахъ ни разу этого слова не слыхалъ.

Страданія на Восток'є им'єють характерь бол'є внішній; они різдко исходять изъ глубины собственнаго сердца.

Пока было жить страшно, пока Турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили, пока во храмъ Божій нужно было ходить ночью; пока христіанинъ быль собака, онъ быль болье человъкъ, то-есть быль идеальнье. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ этого стольтія были еще добровольные мученики (см. Авонскій Патерикъ напримъръ); были матери, которыя говорили сыновьямъ, какъ лакедемонскія матери: "лучше пусть убьютъ тебя Турки, нежели видъть мив тебя измѣнникомъ Христу!" Въмонастыри шли прежде богатые и высоконоставленные люди. Богатые,

поминають наши прежнія оды прошлаго піка и начала нынішняго. Въ нихъ есть нічто праздничное, торжественное, сходное съ одами Державина или Ломоносова.

Со временъ Бѣлинскаго, который какъ извѣстно въ теченіе своей довольно долгой литературной дѣятельности не разъ увлекался самыми противоположными идеями, у насъ не шутя вообразили что этотъ Державинскій родъ во всякомъ случав самь по себи не хорошъ. Всякій родъ хорошъ у хорошаго писателя. Плохіе одописатели были плохи; бездарные романтики на образецъ Шиллера и Байрона были бездарны; плохіе послѣдователи нынѣшняго сухо-объективнаго реализма отвратительны.

Воть въ чемъ бъда. Нынѣшній объективный реализмъ считается единственно возможною формой искусства; во времена Державина оды считались самою лучшею и правильною формой. Это все временным увлеченія, временные вкусы, мода; неспособность современниковъ къ широкой, всесторонней оцѣнкъ и больше ничего.

Однако, я увъренъ что даже и между самыми молодыми людьми нашего времени, несмотря на ихъ дурное эстетическое воснитаніе, найдутся хоть нъсколькіе, которые поймуть что стихи Ломоносова и но содержанію и по силъ выраженія гораздо выше разныхъ гражданскихъ мотивовъ à la Некрасовъ, которые и цитировать совъстно.

Я нарочно потому упомянуль объ одахъ Державина и Ломоносова, чтобы дать хоть некоторое приблизительное понятіе о роде г. Танталиди.

Но при этомъ не надо забыть двухъ обстоятельствъ; вопервыхъ что изыкъ у г. Танталиди обработанный, старый, превосходный; а у нашихъ поэтовъ прошлаго въка еще не было въ рукахъ такого готоваго прекраснаго орудія.

Возраждансь, Греки нашли у себя готовыми уже нѣсколько прекрасныхъ языковъ: Гомерическій языкъ, языкъ цвѣтущаго періода Софокла и Оукидида, языкъ ученыхъ переводившихъ Библію на греческій языкъ, языкъ поздпѣйшихъ византійскихъ писателей и наконецъ тотъ новый языкъ, на которомъ вокругъ ихъ говоритъ и поетъ народъ, нынѣшній языкъ, отчасти искаженный, отчасти украшенный примѣсью турецкихъ, славянскихъ, итальянскихъ и арнаутскихъ корней и оборотовъ.

Таково преимущество современныхъ греческихъ поэтовъ предъ поэтами русскими прошлаго въка и отчасти даже предъ имившними. Ничего подобнаго итъть у другихъ народовъ; богатство даже иссоразмърное съ содержаніемъ, которое можетъ дать поэзіи имившняя греческая жизнь и уровень авинскихъ умовъ.

Другал же очень значительная разница между греческими одами г. Танталиди и одами, напримъръ, Державина, есть именно та существенная черта, которая вообще отдъляеть ръзко Русскихъ отъ Грековъ, черта грусти болъе глубокой, черта меланхоліи и романической боли.

Что касается классовъ общества, изъ которыхъ идуть въ монахи, то изъ образованнаго класса Грековъ, изъ офицеровъ, адвокатовъ, изъ богатыхъ кунцовъ, писателей, чиновниковъ, въ монахи почти вовсе нейдутъ, и давно уже.

Тайнаго пострига, пе рѣдко встрѣчающагося въ Россіи, въ Греціи не знають. У насъ такой постригъ происходилъ и происходить въ наше время не отъ однихъ тѣхъ внѣшнихъ, гражданскихъ стѣсненій, о которыхъ я говорилъ выше; онъ еще нерѣдко имѣетъ источникомъ и сложныя обстоятельства личныя. Были и есть у насъ люди, которые, давши ли влятву Богу, или по другимъ какимъ-либо обстоятельствамъ сердечнымъ, желають имѣть на себѣ, такъ сказать, печать монашескаго обѣта; а вслѣдствіе ли закоренѣлыхъ привычекъ или другихъ важныхъ и серіозныхъ обязанностей, въ монастырь вдругъ на общее правило поступить не могутъ. Изъ такихъ людей иные поселяются по близости монастырей, въ гостиницахъ, или въ своихъ домахъ; другіе, оставаясь на службѣ и вообще въ міру, бывають тайно пострижены.

На Востокъ этого обычая не знають и восточный нашь единовърець еще принесеть свою долю комфорта, какимъ пользуется, въ жертву (если ужь приносить!) Элладъ, Болгаріи и Сербіи, но не отдасть на удовлетвореніе религіозной потребности.

Я никогда не забуду одного очень характернаго случая изъ моей жизни на Юго-Востокъ.

Провздомъ черезъ Тріестъ, я встрвтилъ одного Грека, очень приличнаго, красиваго, среднихъ лвтъ, съ прекрасными манерами. Зашелъ разговоръ о религіи.—"Да!—сказалъ, глубоко вздохнувъ, этотъ Грекъ (виолив Европеецъ хорошаго тона по вившности)—религію мы забываемъ, но когда насъ поразятъ глубоко семейныя и другія несчастія, мы тогда вспоминаемъ о Богв и обращаемся къ религіи!"

Больше ничего. Обыкновенныя, кажется, слова? Отчего жь они такъ норазили меня? Оттого, что я, проживъ около десяти лѣтъ на Востокъ, одинъ разъ всего только слыхалъ ихъ отъ христіанина одѣтаго по-европейски. Я слыхалъ безпрестанно другое: "Православіе — это наша сила; христіанство — это узда и знамя для грубаго нашего народа; народъ нашъ исполненъ суевърія и тъмы, ему нужна еще церковь!" или: "Да, я могу быть атенстомъ, я могу быть ученикомъ Фейербаха, но пустъ Турокъ, католикъ или Нѣмецъ коснется православія, этой народной нашей святыни, о, я!... тогда я!... и т. д." Грустнаго, сердечнаго тона и при разговорахъ о религіи съ восточными мірянами не слыхалъ.

Еще доказательство. Одинъ изъ самыхъ опытныхъ русскихъ духовниковъ на Авонѣ, на предложенные мною вопросы по этому поводу, отвѣчалъ, что онъ, проживъ болѣе тридцати лѣть на Авонѣ, видѣлъ за это время тамъ болѣе двухсотъ человѣкъ поклонниковъ изъ высщаго и средняго дворянства, не считая купечества, а изъ Грековъ соотвѣтствен

чуть сколоченные челноки и барки. А завтра туть начнуть ходить пароходы.

Театральная, красивая одежда поселянь и небогатыхъ горожанъ, вийсто того чтобы въ высшихъ классахъ населенія пріобристь себи (какъбыло, напримиръ, въ Европи до XIX вика) утонченное и роскошное аристократическое выраженіе, прямо переходить въ дешевый сюртукъ и панталоны, т.-е. въ простую, вторично-упрощенную одежду либерально-лавочной Европы.

Въ греческихъ и славянскихъ горахъ горная эпическая пѣсня еще не замолкла, а въ греческихъ и славянскихъ городахъ издаются уже давно газеты самаго радикально-буржуазнаго направленія и пишутся незатѣйливые стипки въ самомъ новѣйшемъ духѣ.

Такихъ примъровъ на Востокъ множество. Сельскій Болгаринъ немногимъ посложные въ мысляхъ своихъ, въ бытъ, въ потребностяхъ, въ идеалъ, чъмъ первобытный Болгаринъ временъ Симеона и Самуила; а его илеминникъ, сынъ, братъ, побывавшій въ Царьградъ, Одессъ, Вънъ или Николаевъ, по мыслямъ, по ндеалу и т. д. нъчто вродъ послъдователя Гамбетты, конечно нъсколько грубый, малосложный, неимъющій за спиной своей вліяній великаго и цвътущаго прошедшаго.

Такимъ образомъ на Востокѣ очень многое, почти все, изъ простоты эпической переходить прямо въ простоту буржуазную, европейскирадикальную, минуя извидистые и сложные пути цвѣтенія самобытнаго, пестраго, оставляющаго и послѣ расторженія прежняго еще на значительный срокъ разнообразные слѣды. На Востокѣ нѣтъ нигдѣ того охранительно вѣковаго накопленія, которое замѣтно напримѣръ больше всего въ аристократической Англіи, менѣе въ континентальной Европѣ и еще менѣе, но все-таки замѣтно и въ Россіи.

Дъйствительно, если взить Россію сравнительно съ націями Запада, то видишь, что явленія сложнаго цвътенія у насъ были гораздо слабве и блъднье, чъмъ въ главныхъ нати-шести политическихъ организмахъ Европы. Разносторонній Гёте рѣзче и всемірные по содержанію разносторонняго Пушкина. Равныя по прелести формы Фаусть и Годунобъ далеко неравны по всемірному значенію содержанія. Демонъ Лермонтова менье страшенъ и менье широкъ въ своемъ вліяніи, чьмъ демонъ Вайрона; онъ болье примиримъ съ жизнію; его утвиваеть, напримъръ, "съ рѣзными ставнями окно". Ту же сравнительную блѣдность и нерѣзкость найдемъ и на государственномъ, и на научномъ, и на философскомъ поприщахъ, и въ области искусствъ.

Но если мы сравнимъ Россію и Русскихъ съ ихъ Восточными единовърцами, Греками и Славянами, то конечно современные Русскіе покажутся намъ представителями чрезвычайной сложности.

Въ Россіи характеры сложнье и разнообразнье, потребности, роды воспитанія, привычки, вкусы, идеалы разнороднье; мысли сложнье и все-

таки оригинальные чыть на Востокы, вы среды интеллигенціи вонечно. Состоянія и общественныя положенія гораздо дальше отстоять другь оть друга; всякаго разнообразія больше: сословнаго, племеннаго, религіознаго (расколы и мистическія ереси наши), чиновнаго; экономическія противоположности богатства и быдности рызче. Чувства тоньше и сложные (то-есть глубже), поэтому неизбыжно и страданія и наслажденія живые, глубже, разнородные.

И чувства восторга и чувства боли сердечной поэтому должны быть сильнее у насъ, чемъ въ такомъ обществе, где характеры малосложнее, потребности однороднее, вкусы однообразнее; где воспитаніе, пожалуй, неколько и разное въ простомъ народе по областямъ, сливается однако наверху съ помощію грамотности, сюртука и демагогіи, въ одинъ типъ свободолюбиваго и властолюбиваго, алчнаго реалиста, —греко-европейскаго и славяно-европейскаго буржуа. Боли мало; чувства грубе; потребности просты и легко удовлетворимы; фантазія не развита; аристократичности нетъ вовсе въ ближайшемъ прошедшемъ и потому и вкусъ, и умъ, и самое тело не такъ требовательны во всемъ: и въ поэзіи, и въ светскомъ быте (см. Абу: Современная Греція \*), и въ эротическихъ чувствахъ, и въ любви... и наконець въ религіи.

Въ религіи что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интензивность. Тамъ, гдѣ утрачивается простота первобытная, необходима интензивность романтическихъ чувствъ; нужны страданія не простыя, не грубыя страданія, которыя бывають вездѣ, а страданія, которыя ищуть исхода лишь въ идеальномъ мірѣ и въ идеальныхъ чувствахъ.

У насъ давнишняя (сравнительно) умственная развитость наша, развитость ума и изящества, въ средъ нашихъ дворянскихъ семействъ, оставляя въ душъ молодыхъ людей впечатлънія и церковныя болье изящныя, болье теплыя и тонкія, болье идеальныя и по вишности (хоть бы говънье въ дътствъ съ образованною матерью, или праздникъ Пасхи въ

<sup>\*)</sup> Нельзя не согласиться, что Абу отчасти правъ, описывая какъ на авинскихъ бальхъ кавалеры иногда говорятъ пресерьезно съ дъвицами о томъ, что "у нихъ на всъхъ пальцахъ мозоли". Съ 54 года, и прочтя книгу Абу, молодие Греки, можетъ быть, стали осторожите и тоньше; но все-таки есть еще что-то въ этомъ родъ; европейскій быть дѣлаетъ на Востокъ ужасающія завоеванія; но преимущественно своими ввъщними и пошлыми сторонами. Замѣчательно напримъръ, что и Турки, и христіане, надѣвийе европейское платье, гораздо грязиће тѣхъ своихъ соотчичей, которые носитъ восточную одежду. Молодаго героя поэмы или повѣсти въ греческой фустанеллъ или въ черногорскомъ костюмъ найти очень легко; онъ и въ жазни очень поэтиченъ; герой свътскій на Востокъ почти немыслимъ. Какъ примъръ юго-славнской свътской тонкости можно привести слъдующій случай. За дипломатическимъ обѣдомъ сидитъ русскій камеръ-юнкеръ рядомъ съ женой одного изъ самыхъ блестящихъ сербскихъ государственныхъ людей. Она печальна. "Что съ вами?" спрашиваетъ русскій. "Чрево болить, господинъ мой!" отвѣчаетъ знатная сербская дима.

Москвѣ, или поѣздки съ родными въ одинъ изъ хорошихъ монастырей нашихъ) оставляютъ въ сердцахъ образованной молодежи болѣе глубокіе слѣды, чѣмъ могутъ оставить грубоватыя, простыя, менѣе изящныя религіозныя формы и чувства на Востокѣ. Кто же не замѣчалъ, что и въ самой Россіи есть разница по слоямъ въ этомъ смыслѣ. Молодые люди и молодыя дѣвушки самаго высшаго круга сохраняютъ очень часто больше связи съ церковью, чѣмъ ихъ сверстники и сверстницы изъ нашего растрепаннаго и разсѣяннаго по землѣ мелкаго дворянства. Изящныхъ воспоминаній о семъѣ и церкви у высшихъ дворянъ больше.

Въ сельскомъ народѣ, какъ извѣстно, также много исканія, тоски, боли и т. д. И у него другими путями и отъ другихъ причинъ религозныя чувства теплѣе повидимому, чѣмъ у Грековъ и Юго-Славянъ.

Мы справедливо жалуемся иногда на религіозное равнодушіе нашего общества, на церковное невѣжество нашихъ образованныхъ людей, на расположеніе общества нашего къ вовсе неумѣстнымъ и непрошеннымъ реформамъ въ церковномъ устройствѣ. Мы имѣемъ право жаловаться на легкомысленное модничанье иныхъ іереевъ нашихъ, расшаркивающихся предъ мнѣніемъ большинства (предъ тѣмъ, что Милль зоветъ "la médiocrité collective"). Мы имѣемъ основаніе сожалѣть о томъ, что значительная часть нашихъ образованныхъ соотчичей нападаютъ на монаховъ и монастыри, не понимая ни религіознаго ихъ смысла, ни ихъ политическаго значенія. Эта часть нашего общества не понимаетъ, что монастыри для церкви, для религіи то же что университеты, лицеи, клиники для науки; она не догадывается, что въ обителяхъ происходитъ и предлагается мірянамъ накопленіе охранительно религіозныхъ вліяній и впечатлѣній, почти также какъ происходить и предлагается накопленіе научныхъ впечатлѣній и поученій въ университетахъ.

Все это такъ, но, съ другой стороны, мы видимъ немало и утвинтельныхъ явленій. Значительная часть нашего богатаго и образованнаго общества ноддерживаеть всячески церкви и монастыри. Я самъ видълъ, какое множество жертвъ шло изъ Россіи на Авонъ и отъ людей разныхъ классовъ; вездъ отстраиваются новыя церкви безъ всякой задней политической мысли; въ Россіи монастыри благолівны и полны, и были бы еще гораздо многолюдиће, еслибы гражданские законы не сдерживали охоты въ пострижению; богомольцевъ всёхъ классовъ много и въ Россия, и на Востокъ. Я недавно познакомился въ Цареградъ съ однимъ молодымъ французскимъ легитимистомъ, который безъ ума отъ нашихъ јерусалимскихъ поклонниковъ; на этомъ только основаніи онъ вѣрилъ въ молодость, силу и будущность Россіи. (Правъ ли онъ быль, считая Россію очень молодою, это другой вопросъ). Дворянъ, чиновниковъ, офицеровъ, пропорціонально въ монашествъ много: тамъ флотскій офицеръ игуменомъ, тамъ сенатскій немаловажный чиновникъ іеромонахомъ, тамъ дворянинъ, кончившій курсъ въ университеть, не утратилъ, однако, въру

п постригся въ иноки. О купцахъ богатыхъ и среднихъ п говорить нечего. И сколько хорошихъ, добрыхъ, искреннихъ монаховъ; сколько людей, которые отказываются отъ повышеній, и которые именно тѣмъ міру и полезны волей-неволей, что они хотятъ быть какъ можно менѣе отъ міра сего. Видна все-таки въ значительной части общества забота о религіозныхъ интересахъ, безъ всякаго отношенія къ политикѣ; видно, однимъ словомъ, что еще для многихъ Русскихъ православіе есть та ламнада предъ иконой въ углу, о которой я говорилъ прежде, а не національное только знамя...

Когда входишь въ храмъ внутри Россіи и видишь эту толиу такъ усердно молящуюся, понимаешь, что туть нѣть чужихъ, нѣть иностранцевъ, не предъ кѣмъ молиться для демонстраціи, нѣть Турокъ, Армянъ, вліятельныхъ католиковъ, какъ на Востокѣ. Видишь націю сильную, беззаботную о чуждомъ вліяніи, даже слишкомъ иногда беззаботную...

И такъ, какъ ни дурны многіе признаки у насъ, на Востокѣ многое еще хуже. Души, теплоты, содержанія на Востокѣ менѣе. Тамъ, повторяю, воспитаніе мірянъ церковнѣе; у насъ оно, такъ сказать, теплѣе, романтичнѣе.

Идеаломь было бы соединеніе того и другаго. Намъ нужно побольше церковности, побольше знанія, чтобы придать больше ясности и твердости нашей разнузданной теплоть, нашей горячей, ноющей тоскь. Восточнымь людямь, и Славянамь, и Грекамь одинаково, нужно бы побольше тонкой развитости чувствь вь высшихь слояхь, побольше теплоты, поменьше грубаго довольства мелкимь проявленіемь европейской буржуазной цивилизаціи. Они ужь очень всему рады. Слово "разочарованіе", о которомь у нась изь какого-то предразсудка нынче молчать, но которое многимь слишкомь коротко знакомо по чувствамь, это слово тамь вовсе не вь употребленіи. Чтобы перевести его однажды по-гречески мић нужно было прибъгать къ помощи профессоровь и большихъ лексиконовъ. Г. Танталиди, сказаль мић, наконець, что это значить "апогойтевсись". Живя десять лѣть на Востокъ, я во столькихъ разговорахъ ни разу этого слова не слыхаль.

Страданія на Восток'є им'єють характерь болье внішній; они різдко исходять изъ глубины собственнаго сердца.

Пока было жить страшно, пока Турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили, пока во храмъ Божій нужно было ходить ночью; пока христіанинъ быль собака, онъ быль болье человъкъ, то-есть быль идеальнье. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ этого стольтія были еще добровольные мученики (см. Авонскій Патерикъ напримъръ); были матери, которыя говорили сыновьямъ, какъ лакедемонскія матери: "лучше пусть убьютъ тебя Турки, нежели видъть мнъ тебя измънникомъ Христу!" Въ монастыри шли прежде богатые и высокопоставленные люди. Богатые,

знатные Фанаріоты, Молдо-Валашскіе бояры приносили въ даръ на церкви и обители огромныя именія.

Но времена перемѣнились. Усиѣхи русскаго оружія, удачныя возстанія Сербовъ и Грековъ и вообще усиѣхи православной политики на Востокѣ обезпечили христіанъ болѣе прежняго отъ внѣшнихъ бѣдъ. Эти политическіе усиѣхи Церкви послужили косвенно и неожиданно къ ослабленію православія сердечнаго, личнаго, мистическаго. Свобода открыла настежь двери мелочнымъ европейскимъ вліяніямъ, мелкому самодовольству.

Гораздо большая привычка къ труду для пропитанія чёмъ у насъ въ высшихъ классахъ Россіи, большая грубость нервовъ, меньшая требовательность фантазіи, меньшая тонкость чувствъ и мыслей, а вдобавокъ относительно Европы и прогресса роль рагуени вчерашняго, который всёмъ восхищается въ бурзуазной Европъ,—вотъ восточно-христіанская интеллигенція, греческая, сербская и болгарская.

Россія, уже сама по себѣ болѣе сложная, то-есть болѣе богатая разными психологическими рессурсами и требованіями, вступила въ сообщеніе съ Европой цвѣтущаго періода, съ Европой гдѣ еще было много рыцарства, много утонченности, гдѣ и католичество и протестантство были еще сильны и свѣжи сравнительно съ нынѣшнимъ.

Греки и Юго-Славяне вступили въ общение съ Западомъ въ XIX въкъ, когда Европа суше, холодиъе, растеряниъе, ученъе количественно, но ничтоживе качественно...

#### VI.

Состояніе монастырей есть, повторяю я, одно изъ лучшихъ мѣриль религіозной жизни въ исповѣданіяхъ, гдѣ, какъ въ католицизмѣ и православіи, есть учрежденіе монашества.

Состояніе это характеризуется двумя вещами: 1) количествомъ людей, желающихъ стать монахами и 2) тъмъ, изъ какого класса общества идуть люди въ монахи.

Въ греческихъ областяхъ монаховъ очень много; я точной статистиви не знаю, но отъ всёхъ знающихъ людей слышалъ, что ихъ гораздо больше чёмъ въ Россіи. Но не должно забывать, что въ Россіи настоятельным потребности набора и другія соображенія побуждають издавна гражданскій законъ стёснять свободу постриженія. Еслибы въ Россіи дана была людямъ хоть половина восточной свободы въ этомъ направленіи, то зная характеръ Русскихъ, не трудно предвидёть, что число монаховъ у насъ сейчасъ же бы далеко превзошло число греческихъ. Это видно по количеству поклонниковъ и поклонницъ въ Іерусалимѣ и въ Афонѣ. На Афонѣ, не смотря на близость Греческихъ странъ, поклонниковъ греческихъ почти вовсе нѣтъ.

Что касается классовъ общества, изъ которыхъ идуть въ монахи, то изъ образованнаго класса Грековъ, изъ офицеровъ, адвокатовъ, изъ богатыхъ купцовъ, писателей, чиновниковъ, въ монахи почти вовсе нейдутъ, и давно уже.

Тайнаго пострига, не рѣдко встрѣчающагося въ Россіи, въ Греціи не знають. У насъ такой постригъ происходиль и происходить въ наше время не отъ однихъ тѣхъ внѣшнихъ, гражданскихъ стѣсненій, о которыхъ я говориль выше; онъ еще нерѣдко имѣетъ источникомъ и сложныя обстоятельства личныя. Были и есть у насъ люди, которые, давши ли клятву Богу, или по другимъ какимъ-либо обстоятельствамъ сердечнымъ, желаютъ имѣть на себѣ, такъ сказатъ, печатъ монашескаго обѣта; а вслѣдствіе ли закоренѣлыхъ привычекъ или другихъ важныхъ и серіозныхъ обизанностей, въ монастырь вдругъ на общее правило поступитъ не могутъ. Изъ такихъ людей иные поселнются по близости монастырей, въ гостиницахъ, или въ своихъ домахъ; другіе, оставаясь на службѣ и вообще въ міру, бываютъ тайно пострижены.

На Восток' этого обычая не знають и восточный нашъ единов рець еще принесеть свою долю комфорта, какимъ пользуется, въ жертву (если ужь приносить!) Эллад'ь, Болгаріи и Сербіи, но не отдастъ на удовлетвореніе религіозной потребности.

Я никогда не забуду одного очень характернаго случая изъ моей жизни на Юго-Востокъ.

Проевздомъ черезъ Тріесть, я встрётиль одного Грека, очень приличнаго, красиваго, среднихъ лёть, съ прекрасными манерами. Зашель разговорь о религіп.—"Да!—сказаль, глубоко вздохнувь, этотъ Грекъ (вполнё Европеецъ хорошаго тона по внёшности)—религію мы забываемъ, но когда насъ поразять глубоко семейныя и другія несчастія, мы тогда вспоминаемъ о Боге и обращаемся къ религіи!"

Больше ничего. Обыкновенныя, кажется, слова? Отчего жь они такъ норазили меня? Оттого, что я, проживъ около десяти лѣтъ на Востокъ, одинъ разъ всего только слыхаль ихъ отъ христіанина одѣтаго по-европейски. Я слыхаль безпрестанно другое: "Православіе — это наша сила; христіанство — это узда и знамя для грубаго нашего народа; народъ нашъ исполненъ суевѣрія и тьмы, ему нужна еще церковь!" или: "Да, я могу быть атенстомъ, я могу быть ученикомъ Фейербаха, но пустъ Турокъ, католикъ или Нѣмецъ коснется православія, этой пародной нашей святыни, о, я!... тогда я!... и т. д." Грустнаго, сердечнаго тона я при разговорахъ о редигіи съ восточными мірянами не слыхаль.

Еще доказательство. Одинъ изъ самыхъ опытныхъ русскихъ духовниковъ на Авонћ, на предложенные мною вопросы по этому поводу, отвѣчалъ, что онъ, проживъ болъе тридцати лѣтъ на Авонъ, видълъ за это время тамъ болъе двухсотъ человъкъ поклонниковъ изъ высщаго и среднято дворянства, не считая купечества, а изъ Грековъ соотвѣтствекнаго воспитанія только двухъ (изъ нихъ одинъ быль врачъ, желавшій изъ разчета устроиться на Святой Горф); изъ Болгаръ и Сербовъ не помнилъ что-то ин одного.

Одинъ изъ лучшихъ и умиващихъ пашей говорилъ мив: "Я очень боюсь вашей Россіи, но я очень уважаю вашъ народъ. Я зналъ, напримъръ, этого вертопраха Кельсіева, и много бесъдовалъ съ нимъ: онъ очень умный человъкъ. Правду говорилъ онъ, что Русскіе на Дунав занимаются политикой для религіи; а Болгары и Греки смотрятъ на религію большею частію какъ на политическое орудіе".

Протестантскій миссіонеръ на Дунав г. Флокенъ тоже говориль мнв, что Русскіе несравненно симпатичные, душевные въ дыль религіи и Болгаръ и Грековъ. Русскіе оттого крыпки въ своихъ религіозныхъ вырованіяхъ (всв. православные, молоканы и старообрядцы), что они думаютъ о нихъ и сильно чувствують, а Болгары на пропаганду оттого не поддаются, что они сухи и тупы". Г. Флокенъ одинаково имыль мало успыха и между Болгарами и между Русскими, поэтому върить ему можно.

Еще свидѣтельство греческое. Одинъ греческій епископъ, живущій давно на Святой Горѣ, сказаль мнѣ разъ: "Отчего у насъ, Грековъ, нѣть такихъ благочестивыхъ христіанъ между высокопоставленными лицами, какіе есть у васъ въ Россіи?" (Онъ назвалъ мнѣ нѣсколько лицъ).

Сравнивая Болгаръ съ Греками, находимъ следующе оттенки:

- 1) Болгары еще однообразнѣе Грековъ; гораздо однообразнѣе; еще росиме по устройству жизни.
- 2) Они имѣють менѣе тѣхъ церковности въ воспитаніи, ибо не жили близко отъ древнихъ патріаршихъ великихъ центровъ, не имѣли преобладанія въ Іерусалимѣ и на Авонѣ, какъ имѣли его искони Греки; ибо у нихъ гораздо менѣе монастырей; гораздо меньше церковно-ученыхъ людей изстари; географически даже они были удаленнѣе Грековъ отъ большинства великихъ православно-византійскихъ памятниковъ, центровъ и преданій; сельскій народъ ихъ, прибавимъ, не понималъ даже ни слова въ церковной службѣ до послѣдняго времени.
- 3) У Грековъ все-таки больше поэзіи, больше романтизма, какъ вслъдствіе большей образованности, такъ и отчасти вслъдствіе преданій той эпохи, при воторой они возставали и возрождались къ городской жизни. При возрожденіи Грековъ, героями были: Байронъ, Шатобріанъ, кровавымъ подвигамъ Эллиновъ вторили лиры великихъ поэтовъ; болгарскому разсчитанному и осторожному движенію современны лишь свисть локомотивовъ и журнальныя статьи. Сказать ли что о Сербахъ?

Сербы хвалять православіе; они чтуть его. Они могуть даже сражаться за него геройски. Но и у нихъ церковности воспитанія меньше чёмь у Грековь; близости къ памятникамъ, къ патріаршимъ странамъ, къ преданіямъ, къ славт византійской меньше; отъ Святыхъ Мѣстъ они гораздо дальше, чти Греки. Съ другой стороны, у нихъ тоже гораздо.

несравненно менѣе чѣмъ у Русскихъ: идеализма, мечтательности, поэзіи; болѣзненности души вовсе нѣтъ; о тонкомъ, разнообразномъ развитіи, о сложныхъ потребностяхъ, о сложныхъ рессурсахъ и сложныхъ страданіяхъ не можетъ быть и рѣчи. Они очень просты, и лично, и національно (т.-е. Сербы Турціи).

Поклонниковъ у Святыхъ Мёстъ сербскихъ вовсе не видно; монашество въ свободной Сербіи въ упадкв \*). Въ Сербіи были уже попытки къ упраздненію малочисленныхъ монастырей. На Авонѣ Сербовъ-монаковъ всего два, три. Наконецъ, вспомнимъ и то, что значительная частъ Сербскаго племени, взятаго во всецѣлости въ Турціи и Австріи, не православнаго исповѣданія, а католическаго. Поэтому при очень возможномъ въ будущемъ пансербизмѣ, центръ національной тяжести можетъ не совпасть съ православіемъ, какъ совпадаетъ онъ у Грековъ и у Болгаръ. Этотъ центръ національной тяжести можетъ совпасть при пансербнзмѣ съ чѣмъ-то среднимъ, внѣ Рима и внѣ Византіи стоящимъ.

Такова духовная, исихическая дочва съ которою намъ приходится имъть теперь дъло на Востокъ.

Она не совсемъ такова—какъ у насъ обыкновенно многіе думають. Она можеть измёниться такъ или иначе; но это дёло будущаго.

Какой же изъ этого всего следуеть политический выводъ? спросять меня.

На это я отвѣчу, прежде всего, что не считаю подобный выводъ обязательнымъ для каждой статьи, даже и при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, столь бурныхъ, и требующихъ на все практическаго отвѣта.

Я назваль трудь мой "опытомъ національной исихологіи"; и изложиль то, что мий казалось непосредственною истиной моего созерцанія, и больше ничего. Выводовъ частныхъ, я думаю, можно сдёлать много разныхъ, смотря по убіжденіямъ и наклонностямъ каждаго. Я же попрошу только съ одной стороны вспомнить что политическіе интересы очень часто не имбють прямаго и немедленнаго отношенія къ тому вопросу: правятся ли намъ жители какой-нибудь страны, или вообще хороши ли, или худы чёмъ-нибудь люди какой-нибудь націи. Для политическихъ дёль общее знамя важнёе личныхъ свойствъ. Отвлеченныя идеи и общіе, одушевляющіе самые разнородные характеры, интересы—воть что

<sup>\*)</sup> Нат Убичини: Les Serbes de Turquie, стр. 78—79). "Монахи живуть вт мовастиряхъ. Монастырей въ Сербін 44. Это даетъ по три монаха на каждий монастирь. Самый васеленный и съ исторической точки принія самый знаменитый, Студеница, въ 64 году биль обитаемъ денатью иноками". Въ другихъ монастырихъ по одному, по два монаха. И Дентонъ и Убичина согласны нъ томъ, что монастыри въ Сербін малолюдии. Дентонъ объясинетъ это тімъ, что монахи въ Сербін ве попуалрим, не любими пародомъ; что женатихъ священниковъ народъ больше уважаетъ (у Русскихъ и у Грековъ на оборотъ).

соединяеть народы и государства въ союзы, или возстановляеть ихъ другь противъ друга, доводя до открытой и кровавой борьбы; а не психическое достоинство и личные недостатки отдёльныхъ лицъ; хотя бы эти достоинства или недостатки принадлежали и большинству той или другой націи.

Османъ-паша, напримъръ, конечно выше какого-нибудь жалкаго Серба, который спрятался въ кукурузъ; но Османъ для Россіи протвыникъ, а Сербъ даже, и въ кукурузъ спрятанный, имъетъ право на нашу помощь и состраданіе \*).

Самый грубый или алчный черногорскій воинъ, самый легкомысленный и пустой Румынъ, самый надменный и воварный Грекъ, самый упрямый и лукавый болгарскій чорбаджи должны быть для насъ дороже и ближе самыхъ просвещенныхъ, изящныхъ и самыхъ благородныхъ по характеру англійскихъ лордовъ, дороже и ближе самыхъ простодушныхъ, честныхъ мусульманъ, самыхъ безукоризненныхъ по свойствамъ и образу жизни напистовъ.

## ДОПОЛНЕНІЯ (1885 года).

I.

Мић кажется, что изъ этого очерка достаточно явствуеть: во 1-хъ, что нашъ Восточно-Православный міръ еще весьма разнороденъ въ оттѣнкахъ своихъ и содержаніемъ исихическимъ не бѣденъ. Во 2-хъ, что всѣ оттѣнки и разнородности эти могутъ въ гармоническомъ (т.-е. полномъ контрастовъ) единеніи принести неисчислимые и самые пышные плоды, а при сочетаніи неудачномъ (т. е. способствующемъ однообразію и смишенію) могутъ стать лишь поводомъ къ расторженію и гибели.

Скажу кратко: для Восточно - Славянскаго міра нужно какъ можно менье единства государственнаго, политическаго въ тъсномъ смыслы и какъ можно больше единства церковнаго.

Со стороны полнтической желательно не сліяніе, но (какъ я въ другомъ мѣстѣ выразился) лишь какое-нибудь подчиненное тяготьніе на почтительном разстояніи; "Союзъ Государствъ", а не однородное и даже не слишком тъсно сплоченное "Союзное Государство".

Со стороны же церковной—необходима несравненно большая противу прежняго близость другь въ другу мёстныхъ національныхъ церквей; ибо слишкомъ тёсная зависимость этихъ мёстныхъ церквей тамъ—отъ свётской власти, здёсь—отъ демагогическихъ вліяній, и сравнительно слишкомъ большая ихъ независимость другь отъ друга или отъ какогонибудь общаго церковнаго центра—становятся при новыхъ условіяхъ жизни положительно вредны и опасны для Православія.

<sup>\*)</sup> Писано въ 1878 году.

"Эллинство, или эллинская національность, (сказаль я уже прежде въ другомъ мѣстѣ) хотя и довольно важна для насъ на Востокѣ съ чистополитической точки зрѣнія, по передовому географическому своему положенію, по сил'в торговыхъ и мореходныхъ способностей своихъ, по чрезвычайно оригинальному соединению въ среда своей крайней первобытности, дикости и наивности съ большимъ разлитіемъ грамотности и даже сравнительной учености; но всь эти важныя черты новогреческой національности становятся второстепенными и даже ничтожными, кыда мы сравнимь ихъ съ тъмъ значениемъ, которое имьютъ Греки для православной Россіи, какъ представители и носители перковной идеи на Востоки, како исторические (т.-е. не принципальные, а временные) мистоблюстители четырехг великихъ патріаршихг престоловг, какъ самые вприме, опытные, способные и твердые охранители самыхъ древнихъ и. такъ сказать, "изъ первыхъ рукъ" полученныхъ преданій и уставовъ вселенскаго православія. Говоря иначе и еще ясиве: не Греки должны быть важны для насъ сами по себь, какъ Греки, а важны восточныя церкви, по исторической случайности оставшіяся въ рукахъ Грековъ",

"Намъ прежде всего нуженъ Вселенскій Престоль на Босфоры для дальныйшаго церковнаго домостроительства, какой бы крови человыкь ни возсыдаль на этомь престоль. Престоль этоть вскорь должень или совершенно пасть, или стать вселенскимъ не по имени одному, а по дъйствительному значенію. Никакіе каноны не обязывають православную церковь держать на немъ Грека во что бы то ни стало, и недалеко то время, когда сами Греки вынуждены будуть, если не понять, то допустить это. Но пока этоть великій, центральный и спасительный по своей будущности престоль въ рукахъ Грековъ, нельзя раздражать ихъ какими-то славянскими бравадами, въ которыхъ нъть ни ума, ни дальновидной политики, ни христіанскаго смиренія со стороны сильнаго (т.-е. Россіи) передъ слабымъ, но правымъ духовно (т.-е. передъ патріархомъ"). Съ своей стороны и Патріархи или, -общее сказать-представители Греческаго духовенства не должны позволять себф слабфть передъ "духомъ вѣка"; не должны становиться игралищемъ и орудіемъ самоувѣренной и тупой въ своемъ европеизмѣ Авинской демагогін... Авинская демаю по в на пораменть; Авинскіе софисты и красновай во фракахъвоть враги Россіи, враги церкви, враги самодержавія Русскаю; а не Фанаріоты; не Архіереи, не Патріархи, не монахи Греческой крови.— Напротивъ того высшее Греческое духовенство неоднократно доказывадо что оно желаеть пребыть вёрнымъ обще-перковнымъ Греко Россійскимъ преданіямъ, вопреки всёмъ распаляющимъ племенную вражду вліяніяхъ асинскаго либеральнаго элленизма... Будемъ надъяться, что этого запаса Православныхъ чувствъ достанетъ у Греческой Герархіи до великаго дня разстченія Гордієва узла на Босфорт!

II.

О Сербахъ-и книгь кн. Влад. Мещерскаго (Правда о Сербін).

Во встхъ предъидущихъ статьяхъ тъхъ я не скрывалъ, что Сербовъ знаю гораздо менье, чъмъ Болгаръ и Грековъ. Внутренній соціальный характеръ и политическая внёшняя роль Сербскаго племени въ дёлахъ Востока были мий очень ясны и безъ повздки въ страны и провинціи, населенныя этимъ племенемъ; я доказалъэто, между прочимъ, тъмъ, что, живи въ Царьградъ, среди глубокаго военнаго затишья въ 73 году, пророчиль, что первые возстануть противь Турціи не Болгары и не Греки, а Сербы, (Смотри Визант, и Славян, Глава 5-я; стран, 61-я Чтемій М. Об. Ист. и Древ.). Но психическій строй и бытовые оттынки, не посытивши самъ ни Княжества Сербскаго ни Босній съ Герцеговиной, я должень быль угадывать лишь съ помощію своего рода индукціи. Напр., я не въриль въ религозность Сербовь, я полагаль, что они въ двль личной веры должны быть непременно слабе Русскихъ и Грековъ. А безъ личной веры у многихъ людей въ высшей общественной среди той или другой націи можно ли разсчитывать долго и на прабильную политику палаго народа? Конечно, нать: "интеллигенція" всегда можеть легко обмануть народъ или повести его рано или поздно за собою, - такъ случилось въ Болгарін, такъ поздиве случилось и въ Сербіи.

Самъ я, говорю, не имѣлъ случая личными, живыми впечатлѣніями провѣрить моего предубѣжденія противу Сербской націи въ церковномъ отношенія; но вотъ почти въ то же самое время, когда я нашелъ, наконецъ, возможность, послѣ множества затрудненій, отпечатать въ Чтеніяхъ мой трудъ "Визант. и Славян.", князь Влад. П. Мещерскій, возвратившись изъ Черняевскаго лагеря, издалъ свою небольшую книгу "Правда о Сербін". Эта книга дышетъ правдой, особенно для того, кто самъ дышалъ воздухомъ Юго-Славянской религозности въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Вотъ что сообщаеть намъ кн. Мещерскій,

Cmp. 90 u 91.

"Жизнь въ кофейняхъ или около кофеенъ есть жизнь всёхъ Бёлградскихъ жителей съ утра до вечера

Цифры эти довольно краснорфчивы".

Cmp. 345.

До прибытія внягини (нын'в королевы) Наталіи ..., въ Білградів пе знали, что значить ходить ва церковь... " "И не прошель годъ послів

ея прибытія въ Сербію, какъ люди стали ходить въ церковь: многія матери семейства стали обучать дитей своих закону Божію...".

Cmp. 343.

"Княгиня Наталія, какъ изв'єстно *русская*, изъ фамиліи *Кешко*. Ен родина—Херсонская губернія".

Cmp. 220.

"О религіи онъ (т.-е. сельскій Сербъ) почти не им'веть понятія; церквей почти н'вть, а священники скор'ве пов'вренные въ д'влахъ своихъ прихожань, ч'вмъ служители церкви".

Cmp. 199.

(Объ "интеллигенціи" Княжества).

"Вообще образованіе м'єстное, выходящее изъ преділовъ низшаго, нм'єсть растл'євающее и обезличивающее вліяніе на Сербскую молодежь..."

"Правительство Сербін позаботилось не о томъ, чтобы высшее образованіе было серьезно, добросов'єстно и основано на начадахъ христіанскаго образованія, а о томъ, чтобы оно какъ можно скор'є прировняло массу культурнаго слоя къ вольнодумцамъ парижскихъ бульваровъ".

Кажется, изъ этихъ краткихъ выписокъ ясно, какъ слабо религіозное чувство въ Сербін.

У князя Мещерскаго есть и еще одно свъдъніе, которое подтверждаеть очень наглядно то, что я стараюсь доказать въ моей стать в; именно, что Русскіе вообще *несравненно* религіознъе своихъ Юго-Восточныхъ единовърцевъ; особенно Русскіе высшихъ классовъ сравнительно съ Юго-Славянами и Греками, по "европейски" обученными.

Воть оно, это свёдёніе (стр. 274).

"Огромную радость испытали при мић русскіе въ Делиградів, когда прівхаль изъ Москвы хоръ Чудовскихъ півчихъ и когда, на другой день послів ихъ прівзда, узнали тоже о прибытій походной желівзной церкви изъ той же Москвы".

"Днемъ, послѣ обѣда, пѣвчіе, въ полномъ своемъ парадномъ облаченіи, явились въ домъ Черняева, выстроились, и послѣ представленія Черняеву, который принялъ ихъ самымъ ласковымъ и радушнымъ образомъ, запѣли "Отче нашъ" Бахметьевскимъ простымъ напѣвомъ".

"Едва они зап'яли, какъ встми присутствовавшими овладтло какоето прелестное настроеніе и слезы, — вотъ ужь непритворныя слезы, — такъ и брызнули изъ глазъ у многихъ офицеровъ".

Неправда ли, что всё мы вёримъ этому, и всёхъ тёхъ изъ насъ, которые заслуживають имени русскихъ модей, это даже и не удивляеть. Но еслибы мнё сказали, что при звукахъ церковнаго пёнія, внезанно раздавшихся среди боеваго лагеря, заплакали офицеры Сербскіе, Черногорскіе, Болгарскіе или Абинскіе, я бы удивился и потому бы только не обрадовался до нельзя этому, что плохо бы этому разсказу повъриль... Не похоже!

Повторяю еще разъ: Русскій впечатлительнье, чувствительные Грека въ дъль религіи; у Русскаго больше, чымъ у Грека, исканія, томленія, любви, романтичности т.-е. религіозное чувство вообще глубже и сильные; Грекъ суше; но въ строго Православномъ смысль онъ церковные, попредъленные русскаго. Что касается до Южнаго Славянина то онъ ни то, ни другое.

Именно Южному Славянину въ этомъ отношеніи слѣдовало бы сказать: "ты не горячь и не колодень, — изблюю тя изъ усть моихъ!" Еслибы "изблевать" его была намъ какая-нибудь возможность... Но Южный Славянинь съ своей "буржуазностью" стоить на пути нашего будущаго и безъ его участія мы не можемъ идти далѣе, и потому волей-неволей намъ нужно не отказываться отъ него, а стараться видоизмѣнить претворить его, "нейтрализировать" какимъ-нибудь сильнымъ противоядіемъ его жалкую европейскую либеральность. Лучшаго же противоядія противъ нея пока нѣтъ, —какъ усиленіе Церковно-Православнаго духа, возвеличеніе Церкви, — иными словами Церковное единодушіе съ Греками.

#### III.

### О Ново-Греческой поэзіи.

Я не считаю себя въ правъ сказать, что я изучало Ново-Греческихъ стихотворцевъ; это слово "изучалъ" слишкомъ серьезно, чтобы его можно было употребить говоря о моемъ отрывочномъ знакомствъ съ этими стихотворцами по тамъ и сямъ попадавшимся мнъ сборникамъ; на истинно хорошее знаніе современнаго Эллинскаго языка я также не претендую; думаю только, что я "понимаю", надёюсь, что я "схватываю" духъ этой Ново-Греческой поэзін и могу судить о сравнительныхъ достоинствахъ того или другаго изъ ен произведеній. Къ тому же, большинство Русскихъ вовсе съ ней незнакомо, и потому я не нашелъ нужнымъ черезъ излишнюю, "ученую" такъ сказать, къ себъ строгость отказываться отъ передачи впечатліній, которыя я вынесь и оть сообщенія выводовъ, къ которымъ я пришелъ после десяти летъ жизни среди христіанъ Турціи и свободной Эллады. Очеркъ мой быль уже оконченъ, когда въ 1874 году я пріобрадь еще новый въ то время сборникъ стихотвореній, изданный за годъ до этого въ Авинахъ, подъ заглавіемъ:-Новый Парнассь; различные лирическіе образцы современной поэзіи.

Сборникъ этотъ подтвердилъ мои надежды на скорый поворотъ Ново-Греческой музы къ тому, болье "реальному" романтизму, въ который вступила наша русская поэзія со временъ Пушкина. Я романтизмомъ реальнымъ называю такой романтизмъ, который переживается котъ сколько-нибудь въ дъйствительной жизни самимъ авторомъ. Поэтъ въ періолъ реальнаго романтизма выучивается лучше своихъ предшественнивовъ находить въ самой жизни хотя бы и преходящее, но все-тави вполит достаточное удовлетворение своимъ эстетическимъ идеаламъ; выучивается дълать то, что повелъваетъ Господь дълать Ангеламъ, въ прологъ Фауста:

> Doch ihr, die ächten Göttersöhne, Erfreut euch der lebendig reichen Schöne! Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, Umfass'euch mit der Liebe holden Schranken, Und was in Schwankender Erscheinung Schwebt, Befestiget mit dauernden Gedanken!

(Вы-жь, дёти Божьяго избранья, Любуйтесь красотой созданья!.. Все, что въ бываньи движеть и живить; Пусть гранію объемлеть васъ любовной, И что въ явленьи призракомъ паритъ— Скрыпляйте мыслью безусловной!

Перев. Фета).

Это возрастающее умѣнье поэтически понимать дѣйствительность выражается между прочимъ тѣмъ, что поэть находить болѣе противъ прежняго личные, самобытные, наглядные оттѣнки, слова и обороты, соотвѣтствующіе вполнѣ и порывамъ его собственной фантазіи, требованіямъ его собственнаго вкуса и чувствамъ читателя.

Кром'ь этого, собственно личнаго оттынка, въ періодъ возрастанія романтизма, поэты своимъ сердечнымъ чувствамъ выучиваются, быть можетъ и невольно иногда, придавать черты мъстимыя, національныя и современныя и, наконецъ, изображая жизнь чужую, иноземную или временъ прошедшихъ, изображаютъ эту жизнь по своему, кладутъ на нее свою печать; печать личную, національную и печать своей эпохи.

Съ поэтами же, не дожившими до времени этого, болье реальнаго романтизма, о которомъ я здёсь говорю, случается тоже самое, что бываетъ съ начинающими, или очень молодыми поэтами; про этихъ стихотворцевъ ранней эпохи и молодаго возраста можно одинаково сказать именно то, что сказаль Вальтеръ-Скоттъ про юношескія произведенія Байрона "Часы досуга":— "Подобно всёмъ первымъ стихотвореніямъ очень молодыхъ людей, они ("Часы досуга") были написаны скорые подъ влінніемъ того, что автору понравилось у другихъ, чтомъ всяндетвіе собственнаго личнаго вдохновенія". Слишкомъ общее что-то... даже и тогда, когда оно довольно хорошо исполнено и несомнённо прочувствовано, прожито общими психическими движеніями.

Для примѣра намъ стоитъ вспомнить какое-нибудь изъ первоначальныхъ стихотвореній Жуковскаго, по формѣ уже столь прекрасныхъ, и сравнить ихъ со зрѣлыми лирическими произведеніями Пушкина, того же Жуковскаго, после вліянія Пушкина и, наконець, со стихами Тютчева, Фета, Ал. Толстаго, Майкова и Полонскаго.

Все становится и болье лично, и болье наилодно, и болье національно, болье мыстно, пріобрытая въ тоже время и болье всеобщее, болье міровое значеніе, именно вслыдствіе своей оригинальности и личной интензивности.

Мнѣ кажется, что Греческая поэзія въ 60-хъ и 70-хъ годахъ уже вступила въ тоть наилучшій періодъ романтическаго творчества, который наша русская поэзія переживала въ годахъ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ. У насъ въ 60-хъ годахъ поэзія начала падать; новыхъ, заслуживающихъ серьезнаго вниманія поэтовъ не явилось за это время вовсе, ибо хотя графъ Алексѣй Толстой именно въ этихъ годахъ обнародоваль лучшія свои произведенія, но самъ онъ по возрасту своему, по роду развитія, по духу принадлежить къ поколѣніямъ прежнимъ.

Теперь, за пятнадиать всего льть до окончанія XIX в'яка, у насъ пробудилось какъ бы эстетическое раскаяніе; мы разочаровались въ надеждахъ нашихъ на "новыхъ" людей, которые дадутъ міру или по крайней мѣрѣ Россіи нѣчто вовсе ужь особенное, нѣчто не бывалое и не слыханное на всѣхъ поприщахъ.

У насъ—раскаяніе и возврать къ идеаламъ прошлаго; —у Грековъ, въроятно, теперь наибольшій разцвѣть изящнаго вкуса и романтизма. Я говорю въроятно потому, что я уже десять лѣть тому назадъ оставиль тѣ страны и никакихъ положительныхъ свѣдѣній о нихъ не имѣю. Но ньто причины предполагать противоположное; для развитія поэзіи, между прочимъ, благопріятны не безпрестанныя войны и междоусобія, и не слишкомъ долгій міръ, а роздыхи посли сильныхъ политическихъ и боевыхъ потрясеній. Героическая борьба за свободу Критянъ; глубокое національное потрясеніе во дни церковнаго разрыва съ Болгарами, и великія событія послѣдней Восточной войны, въ которой Греки участія не принимали, но которая не могла не оставить въ сердцахъ ихъ сильныхъ и весьма разнообразныхъ слѣдовъ, всего этого было достаточно—для того, чтобы ближнія по времени воспоминанія націи не были мелки, сухи и прозаичны и чтобы въ душахъ людей этой націи еще долго звучали напряженныя струны героизма и мечтательности.

Прибавлю еще и то, что черезъ воспитание Романо-Германскаго романтизма въ наше время—необходимо пройти даже и для того, чтобы отыскать въ себѣ самыя сильнѣйшія выраженія національнымъ залогамъ. А Греческіе поэты какъ видно изъ этого, теперь уже стараго, пожалуй, сборника "Новый Парнасъ" все лучше и лучше, все глубже и глубже начинаютъ понимать старую Европу, Европу феодальную, романтическую, которую ихъ отцы и дѣды такъ не любили и такъ не ясно понимали. Отпы и дѣды нынѣшнихъ Эллиновъ, не умѣли ясно

отличить Европы — старой, цвётущей, столь блистательной и столь глубокой, отъ Европы новой, мёщанской и пошло-ученой... Большинству грамотныхъ единов'єрцевъ нашихъ, правилось и правится, в'єроятно, и теперь на Запад'є, именно то, что въ немъ хуже — демократическое равенство, конституціонная свобода, чрезм'єрная книжностть и многожурнальность, капитализмъ, бол'єзненное развитіе торговли и промышленности, машины и т. п.".

Именно то—что на этомъ Западе все более и более стремится убить всякую поэзію жизни.

Въ стихотвореніяхъ: Венеція (Ахиллеса Парасхо); Ламартину (Александра Византіоса); Одна зима вт Германіи, (Ангела Влахо); Версаль (Неоклиса Каза̀зи, пер. изъ Андрея Шенье); На могиль Лавальеръ (Харалампія Аннино). Когда-то (Клеона-Рангави) и др. я нахожу, наконець, признаки пониманія болье поэтическаго и болье полезнаго, чыть пониманіе мелочной книжности, демократіи и машинь.

*Іонійскій матрос* (стихотвореніе Герасима Маврояни) можеть служить образцомь реальнаго романтизма съ м'встными національными красками.

У насъ, у Русскихъ, говорю я, теперь эстетическое раскаяніе и обращеніе къ идеаламъ еще недавняго прошлаго; у новыхъ Эллиновъ первые и весьма удачные шаги на пути романтической эрвлости... Теченія различныя по исходной точкъ, сходныя по духу.

Итакъ, и съ этой точки зрвнія, т.-е. со стороны надеждъ на романтическое возрожденіе, сближеніе Русскихъ съ Греками на Босфорв и на берегахъ Эгейскаго моря могло бы быть плодотворно.

Говоря "сближеніе" я совсімъ не имію въ виду непремінно одно политическое согласіе или одну національную дружбу. О, нівть! Это было бы слишкомъ наивно и поверхностно.

Дѣло вовсе не въ вѣчномъ согласіи и не въ постоянной дружбѣ; дѣло въ электризующемъ соприкосновеніи разнообразныхъ психическихъ элементовъ двухъ наиболте оршинальныхъ и сильныхъ духомъ націй Православнаго Востока, двухъ націй Церковно-связанныхъ неразрывно, національно - почти враждебныхъ въ иныя минуты ихъ исторической жизни.

Гармонія—или прекрасное и высокое въ самой жизни—не есть плодъ въчно-мирной солидарности, а есть лишь образъ или отражение сложнаго и поэтическаго процесса жизни, въ которой есть мъсто всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтобъ составныя начала цъльнаго историческаго явленія, были изящны и могучи—тогда будеть и то, что называется высшей гармоніей. Дорогь не въчный миръ на земль, а искреннее примиреніе посль страстной борьбы и глубокій отдыхъ въ мужественномъ ожиданіи новыхъ препятствій и новыхъ опасностей, закаляющихъ духъ нашъ!

•

,

,

•

.

· .

.

i

# мои воспоминания о оракии.

(Русск. Въст. 1879 г.)

•

•

отличить Европы — старой, цвётущей, столь блистательной и столь глубокой, отъ Европы новой, мёщанской и пошло-ученой... Большинству грамотныхъ единов'єрцевъ нашихъ, правилось и правится, в'ёроятно, и теперь на Запад'є, именно то, что въ немъ хуже — демократическое равенство, конституціонная свобода, чрезм'єрная книжностть и многожурнальность, капитализмъ, бол'євненное развитіе торговли и промышленности, машины и т. п.".

Именно то—что на этомъ Западѣ все болѣе и болѣе стремится убить всякую поэзію жизни.

Въ стихотвореніяхъ: Венеція (Ахиллеса Парасхо); Ламартину (Алевсандра Византіоса); Одна зима въ Германіи, (Ангела Влахо); Версаль (Неоклиса Каза̀зи, пер. изъ Андрея Шенье); На могиль Лавальеръ (Хараламиія Аннино). Когда-то (Клеона-Рангави) и др. я нахожу, наконецъ, признаки пониманія болье поэтическаго и болье полезнаго, чъмъ пониманіе мелочной книжности, демократіи и машинъ.

*Іонійскій матрос* (стихотвореніе Герасима Маврояни) можеть служить образцомъ реальнаго романтизма съ мѣстными національными красками.

У насъ, у Русскихъ, говорю я, теперь эстетическое раскаяніе и обращеніе къ идеаламъ еще недавняго прошлаго; у новыхъ Эллиновъ первые и весьма удачные шаги на пути романтической эрћлости... Теченія различныя по исходной точкъ, сходныя по духу.

Итакъ, и съ этой точки зрвнія, т.-е. со стороны надеждъ на романтическое возрожденіе, сближеніе Русскихъ съ Греками па Босфорв и на берегахъ Эгейскаго моря могло бы быть плодотворно.

Говоря "сближеніе" я совсѣмъ не имѣю въ виду непремѣнно одно политическое согласіе или одну національную дружбу. О, нѣтъ! Это было бы слишкомъ наивно и поверхностно.

Дѣло вовсе не въ вѣчномъ согласіи и не въ постоянной дружбѣ; дѣло въ электризующемъ соприкосновеніи разнообразныхъ психическихъ элементовъ двухъ наиболье оршинальныхъ и сильныхъ духомъ націй Православнаю Востока, двухъ націй Церковно-связанныхъ неразрывно, національно - почти враждебныхъ въ иныя минуты ихъ исторической жизни.

Гармонія—или прекрасное и высокое въ самой жизни—не есть плодъ въчно-мирной солидарности, а есть лишь образь или отражение сложнаго и поэтическаго процесса жизни, въ которой есть місто всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтобъ составныя начала цільнаго историческаго явленія, были изящны и могучи—тогда будеть и то, что называется высшей гармоніей. Дорогь не вічный мирь на землів, а искреннее примиреніе послів страстной борьбы и глубокій отдыхъ въ мужественномъ ожиданіи новыхъ препятствій и новыхъ опасностей, закаляющихъ духъ нашъ!

дълились Аенны со свободною Элладой изъ среды четырехъ, пяти милліоновъ Грековъ, какъ выділилась Сербія съ Білградомъ и Черногорія изъ сербскихъ провинија, подвластныхъ Туркамъ. Для самихъ Болгаръ это, казалось, было хуже; но для общей славянской политики на Востокв, для общихъ интересовъ славянства, естественнымъ вождемъ котораго должна была, рано или поздно, явиться Россія, была въ этомъ обстоятельствь и нькоторая выгода. Эти самобытные, европеизованные центры. подобные Аеинамъ и Бѣлграду, гораздо легче поддавались всёмъ западнымо въяніямо и могли нер'ядко (какъ мы вид'яли это въ посл'яднихъ событіяхъ) уклоняться оть столь естественнаго и для Сербовъ, и для Эллиновъ согласія и союза съ Россіей. Во время трехлітней борьбы на остров'в Критв, когда все почти греческія партіи были за Россію и когда Россія могла свободно обнаружить свое сочувствіе Грекамъ въ предблахъ чистаго грецизма, со славянскимъ элементомъ на этомъ прекрасномъ островѣ не смѣшаннаго, въ это время пламенныхъ греко-русскихъ сочувствій, Сербы обманывали и Грековъ, и Русскихъ. Объщая союзь съ Греціей, угрожан Турціи войною въ соединеніи даже съ грозною Черногоріей, Сербское правительство подъ рукою вело въ то же время переговоры объ очищении крапостей, находившихся еще въ то время въ рукахъ Турокъ, на территоріи Сербскаго княжества. Разумъстся, и Англія, и Франція, и Австрія всь были тогда за одно въ содъйствіи Сербіи на поприщъ этой двойной дипломатической игры. Турки очистили крѣпости и геройское населеніе Крита сложило оружіе на обагренную кровью своей родную землю!...

Что, въ свою очередь, дѣлало Аоинское правительство, какъ оно долго сдерживало естественныя стремленія греческихъ населеній Крита, Өессаліи, Эпира и Македоніи, какъ оно интриговало противъ Славянъ и Россіи, — это извѣстно всѣмъ.

Надо, впрочемъ, помнить при этомъ одно; что не Греки только, во и Юго-Славяне точно также "льстивы до сего дня"; номнить это надо не для того, чтобъ отказываться отъ нихъ, избави Боже!—да это и невозможно,—а въ видахъ собственнаго, весьма темнаго, можетъ быть, будущаго, чтобы знать истину, чтобы знать хорошо тѣ условія, при которыхъ мы должны постоянно и неотвратимо дѣйствовать на ту среду, на которую намъ приходится вліять.

Итакъ, я сказалъ, что политическая беззащитность Болгаръ, ихъ сплошная зависимость отъ Турокъ, ихъ отсталость во всёхъ почти отношеніяхъ, ихъ географическое къ намъ и по Черному морю, и по нижнему Дунаю сосёдство, отсутствіе собственной независимой, или хотя бы вассальной \*) столицы, отсутствіе собственныхъ высшихъ школъ и сравнительная малочисленность школъ народныхъ, — все это дёлало

<sup>\*)</sup> Писано въ 78-79 гг. и о прошанкъ обстоятельствакъ. Авт. 1885 г.

болгарскую народность (превосходящую притомъ же не только Сербовъ, но и Грековъ численностью) въ высшей степени важнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, при нѣкоторыхъ условіяхъ весьма доступнымъ для насъ элементомъ. Болгары были ближе къ намъ всѣхъ другихъ православныхъ племенъ Востока, потому что они были политически неопредѣленнѣе въ то время, потому что враждебнымъ намъ силамъ не за что, такъ сказать, было у нихъ ухватиться. Не было правительства, хотя бы вассальнаго; не было Ристичей, Трикупи, Николичей, Деліяни, облеченныхъ правомъ писать ноты, заключать союзы, объявлять войну и вообще "trancher du potentat" даже съ единовѣрною и всѣхъ ихъ вскормившею своею кровью Россіей.

Русская политика могла бы въ Болгаріи прямо перешагнуть отъ раздачи богослужебныхъ книгъ и церковныхъ облаченій, отъ воспитанія юношей-Болгаръ въ русскихъ училищахъ, отъ пособій народнымъ школамъ, отъ хлопотъ по образованію независимой болгарской церкви къ какой-нибудь весьма реальной, юридически опредвленной связи съ Болгарскимъ княжествомъ или царствомъ. Сделать его, напримеръ, вассальнымъ, поставить его въ некоторую зависимость отъ своей короны для общей пользы, или придумать иную форму единенія, которая послужила бы красугольнымъ камнемъ и образцомъ для будущаго восточно-православнаго союза, котораго никакія усилія западныхъ враговъ нашихъ не отвратить, если только мы сами не погубимъ какою-нибудь неумъстною въ политикъ "честностью" и нашей собственной, и всеславянской, и всехристіанской будущности!... Ни всеславнискій союзъ съ Россіей во главѣ, въ который вошли бы исключительно одни Славяне, ни болъе естественный и болбе сильный великій восточный союзъ, частями котораго стали бы volens-nolens и Румыны, и Греки, и Армяне, вследствіе племенной и политической черезполосности Востока, ни та, ни другая конфедерація немыслима безь союзной столицы въ Парырадь. Это понимать обязанъ всякій Русскій; это знають государственные люди Запада и оттого-то они противуполагають, насколько могуть, свое veto каждому естественному движенію нашему на юго-востокъ. "Завѣщаніе Петра можеть быть и ложно, сказаль мнь однажды одинь европеець: но сочинитель его быль великій пророкъ". "Если такъ, отвічаль я, то Западъ ничего не сделаеть и славянство выждеть свою минуту". "Западъ до конца долженъ исполнять свой долгь и свое назначене", возразиль мой собестаникъ.

Этоть врагь другими словами новторяль то же, что сказаль другь Россіи, Э. С., своею притчей о черепахів\*).

<sup>\*)</sup> Помню, почти въ первые дни моего водворенія въ Адріанополь, въ 64-мъ году, в, сдёдаль одну грубую формальную отноку. Однив русскій подданный подаль мив протеніе на греческаго подданнаго. Я воспользовался читанным мною въ разныхь Guides Consulaires и т. п. и сказаль драгоману нашему Э. С.

Но если это такъ, если при самомъ искреннемъ, напримъръ, удаленіи русскихъ правительственныхъ лицъ того или другаго періода отъ мысли завладѣть Босфоромъ,—судьба Россіи, ея роковой ростъ, которому невозможно положить предѣловъ до тѣхъ поръ, пока она не исполнить своего назначенія, ея религіозныя преданія, ея коммерческіе интересы, то-есть и самыя идеальныя, и самыя, такъ сказать, грубыя ея побужденія влекуть эту сѣверную націю къ неизбъжному завладънію Босфоромъ, то кто же какъ не Болгары являлись до сихъ поръ, самыми

Объяснивъ, что надо препроводить бумагу истца въ консульство ответчика и что не мис въ этомъ случат, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавиль:

- Это еще разъ мий доказываетъ, какъ я правъ, когда, глядя на русскихъ консуловъ, думаю, что Россія посылаетъ ихъ вовсе не для такихъ пустяковъ, какъ всю эти тижби нашихъ лавочниковъ и судебныя коминссіи. Я не видаль еще ни одного Русскаго, который би прійхаль сюда, уже знавомый съ торговыми и тяжебными ділами Востока; но за то ни Англичане, ни Французы, ни Австрійцы не могуть сравниться съ русскими чиновниками въ серьезныхъ вопросахъ высшей политики... Внучиться этимъ мелочамъ недолго и ошибиться въ нихъ не біда. Но надо, чтобы слава нашею флага греміла, вотъ ціль... И она гремить. У насъ старые люди сравниваютъ Россію съ черепахой. Черепаха хочетъ напиться въ ручьй и идетъ къ нему тихо. Вдругъ слышить—топочутъ лошади, кричатъ люди у ручья... Она сейчась и голову и ноги спрятала; она уже не хочетъ пить. Утихъ шумъ, черепаха опять приближается... И она все-таки выберетъ часъ свой и дойдетъ до ручья. Ручей это, повимаетъ, какіе для этого нужны, а не для пустяковъ.
- Не знаю, отвъчалъ я, въ народъ нашемъ есть какія-то смутния чувства чего-то подобнаго; но могу васъ увърить, что правительство наше не заявляетъ такихъ видовъ на Константинополь.
- Конечно, возразиль Э. С., вы обязаны такъ говорить. Это дипломатія, почто у ручья все еще шумить Европа.
- Нѣтъ, право, продолжалъ в, говорю вамъ искренно. Миѣ-то самому, признаюсь вамъ, очень правится ваша басня о *черепахъ* этой. Только я совершенную правду говорю вамъ, что правительство наще кажется объ этомъ не думаетъ. По крайней мѣрѣ, я не слыхалъ.
- И это дипломатія хорошая, что вы такъ просто и такъ искренно говорите... сказаль упрямый Э. С., И черепаха дойдеть до ручья непремъпно!...

Я засменяся и больше не спориль... На Востоке невозможно ни друзей, ни враговы наших разубедить вы томы, что главная цель всей политики нашей есть засладние Царырадомы. Надо помнить это; надо помнить, что какы бы мы ни были безкорыстим, накто нашему безкорыстию не поверить и все будуть действовать противы насы какы будто бы наши только подозреваемые замыслы доказаны были какы несомиенный факть. О мудрости и дальновидности нашей политики составилось везде такое выгодное понятіе по примирамы прежимо, что никто и не можеть вервть будто бы мы вы самомы деле наняны, будто бы мы слишкомы ужь простодушно дорожимы общественнымы метніемы Запада и т. и... (Изы той же статьи Русскаю Вистинка).

<sup>—</sup> Что же, нало намъ смъшанную судебную коммиссію назначить?

Лукавый Э. С. нъсколько времени молча смотрёль на меня и потомъ, радостно ульбаясь, сказаль: "какъ прикажете!.."

Чему же вы улибаетесь такъ выразительно? спросилъ я, немного смущаясь въ сердиъ.

естественными союзниками Россіи въ этомъ предначертанномъ исторіей теченіи?

Болгары единовърные (я не говорю одноплеменные, ибо и Полякт одноплемененъ намъ), Болгары юридически необособленые, какъ обособлены Греки, Румыны и Сербы княжества, конституціями и вздорными министерскими кризисами, еще не избалованные Болгары, разселенные силошь оть нашихъ границъ (то-есть отъ Нижняю Дуная) до самыхъ воротъ Парырада, отсталые, но съ проснувшимся уже сознаніемъ своихъ національныхъ и гражданскихъ правъ, эти Болгары поставлены были самою исторіей въ-положеніе аванностовъ славянства на завитномъ пути его развитія!..

Итакъ, вотъ огромное значеніе Болгаръ для Россіи и для всего славянства... Болгары и тогда, когда и прівхаль во Оракію, казались въ Турціи самою удобною почвой для нашего двиствія; они были самыми подручными союзниками нашими въ двлв нашего призванія.

Но если такъ, если всѣ условія политическія, религіозныя и географическія (особенно—географическія) соединились, чтобы сдѣлать Болгарт наиболѣе намъ родственными и доступными, то Греки, въ значительномъ количествѣ разселенные, не только по ближайшимъ къ морю и къ Царъграду городамъ Оракіи, но и по селамъ въ южной части этой области, Греки, надменные своимъ прошедшимъ, претендующіе издавна сами завладѣть Босфоромъ и дѣйствительно имѣющіе на то болѣе всѣхъ не-сдавянскихъ и болѣе всѣхъ западныхъ націй право, Греки должны быть самыми онасными соперниками нашими, самыми явными и непримиримыми намъврагами...

Да, отчасти такъ; отчасти совсѣмъ не такъ. Исторія греко-русскихъ отношеній сложилась совсѣмъ цначе, и долгое время православные (по преимуществу, такъ сказать, православные) Греки были самыми пламенными, самыми полезными нашими союзнивами въ нашей политикъ на Востокъ.

Признаюсь, мив было бы скучно и обременительно говорить въ этихъ запискахъ подробно о такой исторической азбукв!.. Мив хотвлось бы поскорве перейти къ настоящей моей задачв, къ изображению той эпохи, въ которую я прівхаль во Өракію\*); но, къ изумленію моему, и въ самой образованной части нашей публики замвчаль изъ разговоровь и газетныхъ статей такое поверхностное и легкомысленное пониманіе восточныхъ двлъ, что нельзя не остановиться здвсь и не сказать и о Грекахъ по крайней мврв столько же, сколько я сказаль о Болгарахъ. Изъ уваженія къ читателямъ моимъ (и отчасти, можеть быть, изъ потворства собственной моей лвни), я постараюсь быть краткимъ настолько, чтобы не вредить ясности въ изложеніи этого важнаго вопроса.

<sup>\*)</sup> То-есть -20 льть тому назадь: нь 64-мъ году. Авт.

Принципъ, во имя котораго мы всегда вмѣшивались въ дѣла Востока, быль не племенной, а впроисповъдный.

Православіе, единов'єрчество наше съ христіанскимъ населеніемъ Турцін, давало издавна дійствіямъ нашимъ въ этой страні такую тверлую точку опоры, которой не имъла ни одна держава иновърнаго Запада. Всё другія державы действують на Восток'я почти исключительно однимъ вившнимъ, механическимъ, такъ сказать, давленіемъ, своею воепною или коммерческою силой, различною въ своей степени, смотря по націи, которая ее олицетворяеть; только одна Россія поставлена въроиспов'яднымъ началомъ совствъ въ иныя условія: она связана предаиіями, впрой своего народа съ религіозною сущностью техъ небольшихъ христіанскихъ націй, которыя входять въ составъ уже съ прошлаго въка разстроенной и разрушающейся Оттоманской имперіи. Только для русской политики на Восток' возможно было до последняго времени счастливое сочетаніе преданій съ надеждами, религіознаго охраненія съ движеніемъ впередъ, національности съ вірой, святыни древности съ возбуждающими вѣяніями современной подвижности. Русскіе консулы посль крымской неудачи стали во многихъ отношенияхъ и во многихъ областяхъ Турціи сильные прежилю (это будеть видно дальше изъ разсказовъ монхъ). Тамъ, гдв этого не было, виноваты были лица, ихъ бездарность, ихъ равнодушіе, ихъ, просто говоря, глупость, а не настроеніе наседеній и не тв нравственныя силы, которыми русскій чиновникъ могъ бы располагать. Послъ Седана французскіе чиновники, дотоль столь грозные, шумные, драчливые даже больше всёхъ другихъ консудовъ\*), стали вдругъ едва замѣтны; какъ только уменьшилась въра въ военное могущество Франціи, такъ и политическое значеніе ся пало до-нельзи. Русскіе (разум'яется, та изъ нихъ, повторяю, которыхъ позволительно было держать на коронной службь) и посль неудачь оставались вліятельны, благодаря органической связи единов'єрія.

Итакъ, если православіе гораздо больше чѣмъ племя придавало всегда етолько жизни восточной политикѣ нашей, то не важнѣе ли всѣхъ христіанскихъ націй, самой ли Турціи или вассальныхъ и сосѣднихъ ей странъ, именно та нація, въ которой православныя краски чуще, чъмъ у встхъ другихъ? Не въ томъ ли народѣ надо пренмущественно намъ искать всикаго рода опоры, въ которомъ глубже накопленіе православныхъ силъ, этихъ реальныхъ и вовсе не мечтательныхъ силъ до сихъ поръ еще и у насъ столь могучихъ? Не съ тою ли изъ христіанскихъ націй Востова намъ слѣдовало по преимуществу дружить и сблизиться, въ которой наши собственныя священныя преданія крѣпче и ярче выражены, чѣмъ въ другихъ?

<sup>\*)</sup> См. г. Бреше въ моемъ Одиссев Полихроніадесь. Это върное изображеніе французскаго консула времени Наполеона III. Аст.

Если Болгары, какъ говориль и выше, были важиве для насъ и Румыновъ, и Сербовъ, и Грековъ, вследствіе своей политической и культурной бъдности и большей доступности, то Греки, съ другой стороны, были не менъе важны для насъ по совершенно противуположной причинь, по причинь наибольшей выразительности у нихъ всехъ техъ силь, которыя у Болгарь сравнительно слабы. Греки насъ окрестили. Конечно, это было очень давно, но стоить только вспомнить простую вещь, стоить вспомнить, что въ рукахъ Грековъ святыни Іерусалима, гдв говорять сами камии. Авонская гора, гдв и въ наше время можно очень скоро и съ удовольствіемъ забыть, что живешь въ такъ называемой Европ'в и въ такъ называемомъ XIX вакв; надо вспомнить, что въ рукахъ Грековъ суровыя пустыни Синая и четыре патріаршіе престола; надо вспомнить, что лучнія преданія нашихъ монашескихъ обителей по преимуществу перешли оттуда; надо всномнить, что народъ нашъ только вчера узналь, что есть на свыть Сербы и Болгары, и что если шли иные изъ простолюдиновъ сражаться въ Сербію и Болгарію для спасенія души, то это лишь потому, что эти Сербы и Болгары были православные, что въ уме народа мысль объ этихъ православныхъ людяхъ дальняго Востока, гнетомыхъ и избиваемыхъ иновърцами тесно связана съ чтеніемъ и разсказами объ этихъ самых в святых в мъстах в. объ Авонъ, Герусалимъ и Синав, которые всъ греческаго духа и въ греческихъ рукахъ:.. Самъ Царьградъ, этотъ нынъ турецкій, торговый полуевропейскій Константинополь, въ глазахъ нашего народа есть Парьградъ священный, Царыградъ Св. Равноапостольнаго Царя Константина, городъ Св. Софіи, городъ Вселенскихъ Соборовъ, святое тоже мъсто, аннь временно оскверненное Агарянами... Да и не только простой народъ, я прямо скажу, чёмъ тёснёе въ мыслящемъ Русскомъ человакъ уживается общая образованность нашего времени съ православною върой, чамъ искрениве "живеть онъ сердцемъ и душой своею въ церкви и съ церковью", твмъ живве, глубже, неизмъннъе убъждается въ слъдующихъ, конечно, не новыхъ, но къ несчастію недостаточно повторяемыхъ правилахъ: 1) Что никто еще до сихъ поръ не видалъ дольовъчжых государствъ, построенныхъ не на мистическомъ основани, а на однихъ экономическихъ или юридическихъ условіяхъ. Когда такое государство, какъ Соединенные Штаты, довольно близко подходищее къ этому последнему идеалу, проживеть, не разлагансь и не изменяи вовсе форму своего правленія, хоть нять віжовь, тогда его можно будеть ставить въ примъръ; а пока этой республика еще едва сто лътъ, она въ примъръ не годится. 2) И еслибы новыя какія-нибудь государства будущаго и оказались способными вовсе отделять "profanum" отъ "sacrum" \*), то изъ этого не следуеть, чтобы такимъ старымъ государ-

<sup>\*)</sup> Ha domo su?

Но если это такъ, если при самомъ искреннемъ, напримъръ, удаленіи русскихъ правительственныхъ лицъ того или другаго періода отъ мысли завладѣть Босфоромъ,—судьба Россіи, ея роковой ростъ, которому невозможно положить предѣловъ до тѣхъ поръ, пока она не исполнить своего назначенія, ея религіозныя преданія, ея коммерческіе интересы, то-есть и самыя идеальныя, и самыя, такъ сказать, грубыя ея побужденія влекутъ эту сѣверную націю къ неизбъжному завладънію Босфоромъ, то кто же какъ не Болгары являлись до сихъ поръ, самыми

- Это еще разъ мий доказываеть, какъ я правъ, когда, глядя на русскихъ ковсуловъ, думаю, что Россія посилиеть ихъ вовсе не для такихъ пустяковъ, какъ всю эти тяжби нашихъ лавочниковъ и судебныя коминссіи. Я не видаль еще ни одного Русскаго, которий би прібхаль сюда, уже знакомий съ торговими и тяжебними дѣлами Востока; но за то ни Англичане, ни Французи, ни Австрійци не могуть сравниться съ русскими чиновниками въ серьезнихъ вопросахъ высшей политики... Внучиться этимъ мелочамъ недолго и ошибиться въ нихъ не бѣда. Но надо, чтоби слава машею флага гремѣла, вотъ цѣль... И она гремитъ. У насъ старие люди сравниваютъ Россію съ черепахой. Черепаха хочетъ напиться въ ручьѣ и ндетъ къ нему тихо. Вдругъ слышить—топочутъ лошади, кричатъ люди у ручья... Она сейчасъ и голову и ноги спрятала; она уже не хочетъ пить. Утихъ шумъ, черепаха опять приблимается... И она все-таки виберетъ часъ свой и дойдетъ до ручья. Ручей это, понимаете, Босфоръ. А шумятъ Европейци. Вотъ что нужно... и Россія такихъ консуловъ посилаетъ, какіе для этого нужны, а не для пустяковъ.
- Не зваю, отвічаль я, нь народі нашемь есть какія-то смутныя чувства чего-то подобнаго; но могу вась увірнть, что правительство наше не заявляеть такихъ видовь на Константинополь.
- Конечно, возразиль Э. С., вы обязаны такъ говорить. Это дипломатія, почто у ручья все еще шумить Европа.
- Нѣтъ, право, продолжалъ я, говорю вамъ искренно. Миѣ-то самому, признаюсь вамъ, очень правится ваша басня о черепахи этой. Только я совершенную правду говорю вамъ, что правительство наше кажется объ этомъ не думаетъ. По крайней иѣрѣ, я не слыхалъ.
- И это дипломатія хорошая, что вы такъ просто и такъ искренно говорите... сказаль упрямый Э. С., И черепаха дойдеть до ручья непремъпно!...

Я засмвялся и больше не спориль... На Восток в невозможно ни друзей, ни враговъ нашихъ разубедить въ томъ, что главная цель всей политики нашей есть завладните Царырадомъ. Надо поминть это; надо поминть, что какъ бы мы ни были безкористим, никто нашему безкористим не поверитъ и все будутъ действовать противъ насъ какъ будто бы наши только подозреваемие замыслы доказаны были какъ несомивний фактъ. О мудрости и дальновидности нашей политики составилось вездтакое выгодное понятие по примпрамъ преженяю, что никто и не можетъ верить будто бы мы въ самомъ деле наивны, будто бы мы слишкомъ ужь простодушно дорожимъ общественнымъ мивніемъ Запада и т. п... (Изъ той же статьи Русскаго Вистичка).

<sup>—</sup> Что же, надо намъ смѣшанную судебную коммиссію назначить?

Лукавий Э. С. нъсколько времени молча смотрёль на меня и потомъ, радостно улибаясь, сказаль: "какъ прикажете!.."

Чему же вы улибаетесь такъ выразительно? спросилъ я, немного смущаясь въ сердив.

Объяснивъ, что надо препроводить бумагу истца въ консульство ответчика и что не мий въ этомъ случай, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавилъ:

естественными союзниками Россіи въ этомъ предначертанномъ исторіей теченіи?

Болгары единовърные (я не говорю одноплеменные, ибо и Поляктодноплеменень намъ), Болгары юридически необособленые, какъ обособлены Греки, Румыны и Сербы княжества, конституціями и вздорными министерскими кризисами, еще не избалованные Болгары, разселенные силонь оть наших границь (то-есть ото Нижняю Дуная) до самых ворото Царырада, отсталые, но съ проснувшимся уже сознаніемъ своихъ національныхъ и гражданскихъ правъ, эти Болгары поставлены были самою исторіей въ-положеніе аванностовъ славянства на завытномь пути его развитія!..

Итакъ, вотъ огромное значене Болгаръ для Россія и для всего славянства... Болгары и тогда, когда я пріткаль во Оракію, казались въ Турціи самою удобною почвой для нашего дъйствія; они были самыми подручными союзниками нашими въ дълъ нашего призванія.

Но если такъ, если всв условія политическія, религіозныя и географическія (особенно—географическія) соединились, чтобы сдвлать Болгаръ наиболье намь родственными и доступными, то Греки, въ значительномъ количествъ разселенные, не только по ближайшимъ къ морю и къ Царьграду городамъ Өракій, но и по селамъ въ южной части этой области, Греки, надменные своимъ прошедшимъ, претендующіе издавна сами завладѣть Босфоромъ и дъйствительно имъющіе на то болье всѣхъ не-славинскихъ и болье всѣхъ западныхъ націй право, Греки должны быть самыми опасными соперниками нашими, самыми явными и непримиримыми намъ врагами...

Да, отчасти такъ; отчасти совсвиъ не такъ. Исторія греко-русскихъ отношеній сложилась совсвиъ иначе, и долгое время православные (по преимуществу, такъ сказать, православные) Греки были самыми пламенными, самыми полезными нашими союзниками въ нашей политикъ на Востокъ.

Признаюсь, мнѣ было бы скучно и обременительно говорить въ этихъ запискахъ подробно о такой исторической азбукѣ!.. Мнѣ хотѣлось бы поскорѣе перейти къ настоящей моей задачѣ, къ изображенію той эпохи, въ которую я пріѣхалъ во Фракію\*); по, къ изумленію моему, и въ самой образованной части нашей публики замѣчаль изъ разговоровъ и газетныхъ статей такое поверхностное и легкомысленное пониманіе восточныхъ дѣлъ, что нельзя не остановиться здѣсь и не скавать и о Грекахъ по крайней мѣрѣ столько же, сколько я сказалъ о Болгарахъ. Изъ уваженія къ читателямъ моимъ (и отчасти, можеть быть, изъ потворства собственной моей лѣни), я постараюсь быть краткимъ настолько, чтобы не вредить ясности въ изложеніи этого важнаго вопроса.

<sup>\*)</sup> То-есть -20 льть тому назадь: въ 64-мъ году. Авт.

*Принципъ*, во имя котораго мы всегда вмѣшивались въ дѣла Востока, быль не племенной, а впроисповидный.

Православіе, единов'трчество наше съ христіанскимъ населеніемъ Турціи, давало издавна действіямъ нашимъ въ этой стран'в такую твердую точку опоры, которой не имела ни одна держава иновернаго Запада. Всв другія державы действують на Восток в почти исключительно однимъ вибшнимъ, механическимъ, такъ сказать, давленіемъ, своею военною или коммерческою селой, различною въ своей степени, смотри по націи, которая ее олицетворяеть; только одна Россія поставлена вфроисповеднымъ началомъ совсемъ въ иныя условія: она связана преданіями, върой своего народа съ религіозною сущностью тахъ небольшихъ христіанскихъ націй, которыя входять въ составъ уже съ проплаго въка разстроенной и разрушающейся Оттоманской имперіи. Только для русской политики на Востокъ возможно было до последняго времени счастливое сочетаніе преданій съ надеждами, религіознаго охраненія съ движеніемъ впередъ, національности съ вірой, святыни древности съ возбуждающими вѣяніями современной подвижности. Русскіе консулы послѣ врымской неудачи стали во многихъ отношеніяхъ и во многихъ областяхъ Турцін сильнье прежняю (это будеть видно дальше изъ разсказовъ моихъ). Тамъ, гдв этого не было, виноваты были лица, ихъ бездарность, ихъ равнодушіе, ихъ, просто говоря, глупость, а не настроеніе наседеній и не тв нравственныя силы, которыми русскій чиновникь могъ бы располагать. Посль Седана французскіе чиновники, дотоль столь грозные, шумные, драчливые даже больше всехъ другихъ консуловъ\*), стали вдругь едва заметны; какъ только уменьшилась вера въ военное могущество Франціи, такъ и политическое значеніе ен пало до-нельзя. Русскіе (разум'яется, ті изъ нихъ, повторяю, которыхъ позволительно было держать на коронной службе) и после неудачь оставались вліятельны, благодаря органической связи единов врія.

Итакъ, если православіе гораздо больше чѣмъ племя придавало всегда столько жизни восточной политикѣ нашей, то не важнѣе ли всѣхъ христіанскихъ націй, самой ли Турців или вассальныхъ и сосѣднихъ ей странъ, именно та нація, въ которой православныя краски чуще, чъмъ у встхъ другихъ? Не въ томъ ли народѣ надо преимущественно намъ искать всякаго рода опоры, въ которомъ глубже накопленіе православныхъ силъ, этихъ реальныхъ и вовсе не мечтательныхъ силъ до сихъ поръ еще и у насъ столь могучихъ? Не съ тою ли изъ христіанскихъ націй Востока намъ слѣдовало по преимуществу дружить и сблизиться, въ которой наши собственныя священныя преданія крѣпче и ярче виражены, чѣмъ въ другихъ?

<sup>\*)</sup> См. г. Бреше въ моемъ Одиссев Поликропіадесь. Это върное изображеніе французскаго консула времсии Наполсова III. Аст.

Если Болгары, какъ говорилъ и выше, были важиве для насъ и Румыновъ, и Сербовъ, и Грековъ, вследствіе своей политической и культурной бълности и большей доступности, то Греки, съ другой стороны, были не менъе важны для насъ по совершенно противуположной причинь, -по причинь наибольшей выразительности у нихъ всехъ техъ силь, которыя у Болгарь сравнительно слабы. Греки нась окрестили. Конечно, это было очень давно, но стоить только вспомнить простую вещь, стоить вспомнить, что въ рукахъ Грековъ святыни Іерусалима, гдв говорять сами камни. Авонская гора, гдв и въ наше время можно очень скоро и съ удовольствіемъ забыть, что живешь въ такъ называемой Европ'в и въ такъ называемомъ XIX вакв; надо вспомнить, что въ рукахъ Грековъ суровыя пустыни Синая и четыре патріаршіе престола; надо вспомнить, что лучшія преданія нашихъ монашескихъ обителей по преимуществу нерешли оттуда: надо вспомнить, что народъ нашъ только вчера узналь, что есть на свыть Сербы и Болгары, и что если шли иные изъ простолюдиновъ сражаться въ Сербію и Болгарію для спасенія души, то это лишь потому, что эти Сербы и Болгары были православные, что въ умв народа мысль объ этихъ православныхъ люляхъ дальняго Востока, гнетомыхъ и избиваемыхъ иновърцами тесно связана съ чтеніемъ и разсказами объ этихъ самых святых мистах. объ Афонь, Герусалимь и Синав, которые всв греческаго духа и въ греческихъ рукахъ:.. Самъ Царыградъ, этотъ нынъ турецкій, торговый полуевропейскій Константинополь, въ глазахъ нашего народа есть Парьградъ священный, Царыградъ Св. Равноапостольнаго Царя Константина, городъ Св. Софіи, городъ Вселенскихъ Соборовъ, святое тоже м'всто. лишь временно оскверненное Агарянами... Да и не только простой народъ, я прямо скажу, чемъ теснее въ мыслящемъ Русскомъ человеке уживается общая образованность нашего времени съ православною върой, чёмъ искреннее "живеть онъ сердцемъ и душой своею въ церкви и съ церковью", темъ живъе, глубже, неизмъннъе убъждается въ слъдующихъ, конечно, не новыхъ, но къ несчастю недостаточно повторяемыхъ правилахъ: 1) Что никто еще до сихъ поръ не видалъ долговичжых государствъ, построенныхъ не на мистическомъ основании, а на однихъ экономическихъ или юридическихъ условіяхъ. Когда такое государство, какъ Соединенные Штаты, довольно близко подходящее къ этому последнему идеалу, проживеть, не разлагаясь и не изменяи вовсе форму своего правленія, коть пять віжовъ, тогда его можно будеть ставить въ примъръ; а пока этой республика еще едва сто лъть, она въ примъръ не годится. 2) И еслибы новыя какія-нибудь государства. будущаго в оказались способными вовсе отделять "profanum" отъ "sacrum" \*), то изъ этого не следуеть, чтобы такимъ старымъ государ-

<sup>\*)</sup> Ha donto su?

ствамъ, какова, напримъръ, тысячелетняя (или хотя восьмисотлетняя, если считать съ крещенія Владиміра) Россія, подобные опыты надъ собою не были губительны. Франція въ конці прошлаго віка казнила священниковъ, закрывала монастыри и храмы, объявляла культъ разума, а потомъ принуждена была не разъ опить обращать взоры свои къ Риму и. очень можеть быть, была бы еще въ несравненно худшемъ положении, еслибы католическія чувства и католическая политика въ ней совершенно были бы забыты и безсильны. На влерикаловъ все почти нападають, но никто еще Франціи безъ клерикаловъ не видаль. Была ли бы она безъ нихъ жоть десять лить возможна? Не разрушилась ли бы она немедденно? Это вопросъ: для меня, даже и не вопросъ... 3) Если правосланіе. эта могучая реальная сила русской жизни, это знамя, подъ которымъ мы одержали столько побъдъ и покорили столько враговъ, до сихъ поръ у насъ дъйствительно, если это православіе намъ необходимо, то надо же помнить, что политика, основанная на вероисповедномъ начале, невозможна без» сердечных мистических вырованій, которыми какь орудіємь эта механика политическая должна пользоваться. Надо помнить даже, что чемъ искреннее мистицизмъ многихъ и многихъ отдельныхъ лиць, темъ удачиве и удобиве самая мудрая, спокойная, даже если хотите, самая дукавая политика цёлаго. Безъ искренности католицизма, мапримъръ, большинства Французовъ XVII въка невозможна была бы глубокая, великая и очень хитрая политика Ришелье. Изевстная степень лукавства въ политикъ, замѣчу, есть обязанность; ибо политива есть дело механическое; это есть ничто иное какъ естественная взаимная пондерація общественно-государственныхъ силъ... Старомосковскіе князья и бояре наши были всв очень искренные православные люди и, вмъсть съ тьмъ, очень лукавые и очень искусные политики... 4) Если это мистическое, сердечное православіе, къ политикі само по себі въ своей искренности равнодушное \*), но именно вследствіе этой искренности своей, для успъшнаго веденія вибшней политики въ тяжелое время столь необходимое, если оно для Россіи такъ важно, то не должны ли мы страшиться всего, что охлаждаеть къ нему общество и народъ, всего. что нарушаеть мирь церкви, что затрудняеть общение между отдельными національными церквами, входящими въ составъ православной семьи. Не должны ли мы дорожить невыразимо и пламенно всемъ темъ, что усиливаеть вліяніе духовенства на народъ? Монастыри, напримірь,

<sup>\*)</sup> Что понимаеть въ Восточномъ вопросъ, напримъръ, набожная московская кувчиха? Или какое дъло до политики собственно нашему јерусалимскому поклонинку?
И даже образованный, благовосинтанный русскій помѣщикъ если вздумаетъ, по какому-либо сердечному томленію, посѣтить монастырь, не будеть заботиться о между
народныхъ отвошеніяхъ. Но имевно всябдствіе того, что всѣ эти люди искренни въ
своихъ религіозныхъ чувствахъ, искренни точно также какъ болгарскій земледѣлецъ,
критскій паликаръ и авойскій монахъ, и вфрують въ то же, во что върують эти вослідніе, наша связь съ Греко-Славянскимъ Востокомъ такъ глубока и неразривна.

вліяють на общество больше, чамь самые дучніе представители балаго духовенства, не могущіе, по семейному положенію своему и слишкомъ обыкновенному, хотя и честному образу жизни, такъ отвлекать помыслы паствы отъ житейскихъ мелочей, какъ можеть отвлечь одинъ хорошій духовникъ въ Оптиной пустыни или на Валаамв, какъ можеть двиствовать одинъ асонскій отшельникъ, удалившійся въ нещеру!.. Сколько косвенной, незамътной прямо пользы дълають Русскому народу пять, шесть каких-нибудь намь, считающимся образованными, Русскимь, и неизвистных», Грековь и Болгарь, поселившихся вы ужасных» разсилинахъ или въ пустынныхъ хижинахъ Авонской горы. Объ этихъ авонскихъ пустынникахъ (объ отца Даніиль-Грека, объ отца Василій-Болгарина и подобныхъ имъ) доходять вфриме слухи и описанія какъ печатныя, такъ и путемъ частныхъ писемъ и разсказовъ до русскихъ монастырей; слухи и описанія эти укрѣпляють нашихъ монаховъ; образь этихъ нерусскихъ святыхъ людей, которыхъ русскіе поклонники видять хоть на этомъ турецкомъ Востокв, восхищаетъ и утвишаетъ ихъ.

Поэтому-то, когда и говорю православіе, и говорю духовенство; когда и говорю духовенство, и подразуміваю монастыри; когда и говорю монастыри, и вспоминаю о Святыхъ Містахъ; когда и вспоминаю о Святыхъ Містахъ; когда и вспоминаю о Святыхъ Містахъ; когда и вспоминаю о Святыхъ Містахъ, и невольно съ поразительною ясностью вижу, какъ важна для насъ роль греческаго духовенства, преобладающаго въ этихъ Святыхъ Містахъ, владиющаго ими... И не говорю объ эллинизмів. Самъ по себъ, авинскій эллинизмів не заслуживаеть никакого особаго, выходящаго изъ ряда вниманія; эллинизмів авинскій для русскихъ должень быть важень лишь настолько, насколько онь носитель восточнаго православія. Отділять эти два начала возможно не только въ умів, но и во многихъ случаяхъ на практиків; и дипломатія наша если не всегда, то очень долго и очень успішно умівла прежде это ділать.

Вотъ что и хотътъ сказать здѣсь и сказать, конечно, очень бѣгло и кратко о Грекахъ. Вотъ ихъ важность для насъ, вотъ почему Оракія, какъ главный и спорный пунктъ между Болгарами и Греками, тоесть между двумя христіанскими націями Турціи, одинаково для насъ пужными и дорогими, есть очень важная для насъ область. Чуть ли не самая важная, если разсматривать вопросъ съ той точки зрѣнія, съ которой я разсматриваль его здѣсь и съ которой (не знаю какъ теперь?) разсматривало его само министерство. Оно постоянно и строго внушало намъ умѣренность и примиряющій духъ.

Конечно, когда я прібхаль туда въ первый разъ, я не могь понимать все такъ ясно, какъ понимаю теперь, но, въ общихъ чертахъ, вопросъ и тогда быль бы понятень для всякаго русскаго чиновника, которому бы и не удалось, какъ мнѣ, прочесть какую-нибудь сотню или болѣе консульскихъ донесеній еще въ Петербургѣ. Я позднѣе поговорю о крайностяхъ какъ вздорной эллинской "Великой Идеи", такъ и болгарскаго племеннаго радикализма. . . . • , . .

# ХРАМЪ И ЦЕРКОВЬ.

(Гражданинъ, 1878 года).

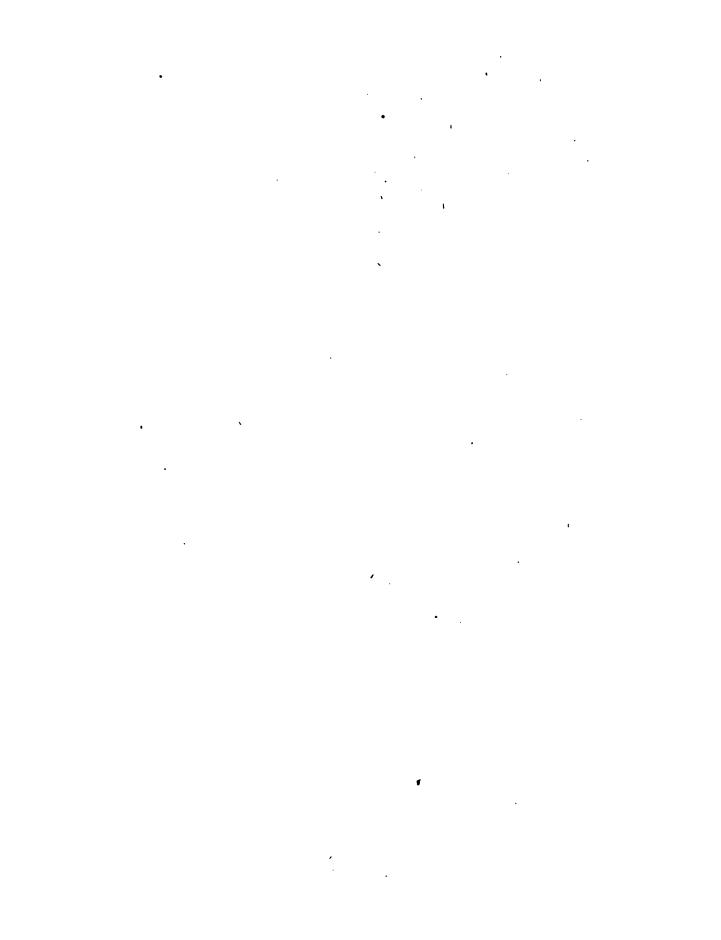

## храмъ и церковь.

I.

Многимъ русскимъ непріятно разстаться съ любимой мыслью о славномъ мирѣ, заключенномъ въ стѣнахъ самаго Царьграда, даже и въ томъ случаѣ, если общія условія европейской политики приведуть насъ къ соглашенію съ Турпіей. И въ этомъ случаѣ естественно ждать какойнибудь такой комбинаціи, которая поставила бы Константинополь и оба пролива въ зависимость отъ насъ, хотя бы и косвенную, но все-таки прочную по самой силѣ обстоятельствъ.

Кавъ и всегда случается въ истинно веливихъ и роковыхъ историческихъ событіяхъ, живое чувство сердца и мечты возбужденнаго патріотизма совпадають въ безсознательныхъ стремленіяхъ своихъ съ самымъ вёрнымъ, спокойнымъ и дальновиднымъ политическимъ разсчетомъ.

Очень многимъ утѣшительно было бы читать и слышать о торжественномъ шествіи нашихъ побѣдныхъ дружинъ съ музывой и развернутыми знаменами по пестрымъ улицамъ ('тамбула, великолѣпнаго даже въ неопрятности своей.

Это нравственная потребность внёшняго осизательнаго тріумфа — вовсе даже не *шовинизмъ*. Глупое слово шовинизмъ, выдуманное миролюбивыми либералами, приложимо разв'я только въ французскому честолюбію, искавшему лишь *славы* для *славы* безъ всякаго практическаго результата.

Россія на Востокъ имъетъ реальную почву дъйствія: у Россіи есть практическое въ этихъ странахъ назначеніе, невыразимо богатое положительнымъ содержаніемъ и потому-то, въроятно, всъ дъйствительные результаты ныньшей блистательной войны уже и теперь преввошли далеко тъ убогіе замыслы, съ которыми мы къ ней приступали изъ смиренія, не столько христіанскаго, сколько либерально-европейскаю... (а это огромная разница).

И теперь... теперь... вакъ страшно подумать, что нъчто самое существенное для насъ ускользнеть опять изъ нашихъ рукъ! Самое существенное-это Царыградъ и проливы.

Мы должны понять, что это-то и есть для нась и для прочной организаціи всего восточно-христіанскаго міра самое существенное уже изъ одного того, что именно этот пункть считается на Западъ запрошвающимь обще-европейскіе интересы... Что же изъ этого слідуеть, еслибы даже и такъ? Римъ несравненно болье еще чыть Царьградъ всемірный городь, ибо ныть ни одного почти государства на всемъ земномъ шарь, куда бы Ватиканъ не простираль своего духовнаго вліннія черезь посредство множества людей, исповыдывающихъ католическую выру. И несмотря на это, слабан Италія нашла возможнымъ сдылать Римъ своей столицей, тогда какъ объ обращеніи Царьграда въ центръ великорусской жизни не можетъ быть теперь и рычи.

Строго говоря, настоятельный вопрось—не столько даже въ удаленіи самихъ турокъ, сколько въ непремѣнномъ уничтоженіи враждебнаго намъ и губительнаго для единовѣрцевъ нашихъ—нестерпимаго европейскаю на турокъ давленія.

Иметь дело съ самими турками было бы намъ возможно, еслибы Турція была посамобытиве относительно Запада и еслибы на почве ея не разыгрывались бы такъ свободно и безстыдно западные интриги и подконы. Мы испытали это и въ кандійскихъ делахъ и въ столь печальной для православнаго чувства греко-болгарской распре...

Была эпоха какого-то роздыха и далеко, впрочемъ, неполнаго для насъ улучшенія, — это промежутокъ времени отъ конца Критскаго возстанія и до Герцеговинскихъ дѣлъ (отъ 1869 до 1875 года). Почему же въ это время было легче жить и христіанамъ если не по всей имперіи, то во многихъ ея областяхъ? Потому именно, что Турція находилась подъ нашимъ вліяніемъ... И что же? чѣмъ кончилось все это? — Умерщъвленіемъ султана Абдуль-Азиса, который намъ благопріятствоваль, и болгарскими, давно уже неслыханными въ Турціи, ужасами... Кто же знакомый съ той страной сомнѣвается, что и въ томъ и въ другомъ политическомъ преступленіи участвовала рука сэра Генри Элліота, который даже лично, повидимому, до бѣшенства завидовалъ дъятельности ченерала Инатьева и его огромному вліянію на несчастнаго султана!.

Злоба личнаго безсилія въ англійскомъ послѣ совпала на этотъ разъ съ извѣстными всему міру государственными претензіями Великобританіи,—претензіями, которымъ давно пора положить конецъ.

Такъ или иначе, раньше или немного позднве, Царьградъ долженъ подпасть подъ наше непосредственное вліяніе... Иначе лучше было бы и не вести войны, лучше бы даже и христіанъ не пріучать возлагать на насъ неосуществимыя никогда падежды.

И въ русскомъ обществъ, жаждущемъ хотя бы временнаго занятія оттоманской столяцы, я сказаль уже — върный политическій инстинкть согласуется на этотъ разъ прекрасно съ чувствомъ военной чести, съ любовью къ святынъ народныхъ преданій, съ законными требованіями нравственнаго, полнаго торжества.

Въ Москва многіе основательно думають, что во всей Европа есть только одинъ голосъ, долженствующій имать для насъ васъ и внушать намъ уваженіе—это голосъ Германіи.

Остальныя мивнія можно брать въ разсчеть лишь изь одной вившней в'вжливости, ни къ чему не обязывающей.

И нъть разумной жертвы (такъ думають у насъ здѣсь многіе), которой нельзя было бы принести Германіи на безполезномъ и отвратительномъ Сѣверо-Западѣ нашемъ, лишь бы этой цѣной купить себѣ спокойное господство на Юго-Востокѣ, полномъ будущности и неистощимыхъ, какъ вещественныхъ, такъ и духовныхъ богатствъ.

Балтійское море все равно погибло для насъ. Выходъ изъ него—въ рукахъ Германія, и ей ничего не стоитъ въ удобную минуту создать два Гибралтара на двухъ свандинавскихъ оконечностихъ.

И чёмъ больше мы дорожимъ долговечной дружбой, столь выгодной для обекть сторонь, тёмъ серьезнёе мы должны съ нашей стороны заблаговременно позаботиться о другомъ для насъ исходе, о другомъ направлении интересовъ нашихъ, чтобы избёгнуть всякаго повода къстолиновению даже и въ далекомъ будущемъ.

Нельзя мфрять государственныя дела только завтрашнимъ днемъ.

Вотъ почему я говорю, что народное чувство, на этотъ разъ вполнъ, хотя и безсознательно, согласуется съ государственнымъ значеніемъ великаго вопроса о движеніи на Царьградъ.

Вудемъ надвяться, что исторія, что сама жизнь опять вынудять насъ сдвлать еще одинъ шагъ, —можетъ быть самый главный.

Но гдѣ бы и какъ бы ни были подписаны условія мира, очень многіе въ Москвѣ выражають желаніе \*), чтобы въ числѣ требованій нашихъ отъ Порты было бы одно настоятельное, касающееся возвращенія христіанамъ если не всѣхъ, то тѣхъ изъ православныхъ храмовъ, которые обращены завоевателями въ мусульманскія мечети.

Болбе всего имбется при этомъ въ виду, конечно, знаменитый храмъ Св. Софія.

Нѣть спора, желаніе это самое естественное и прекрасное.

Предъявить это требованіе въ числі столькихъ другихъ, несравненно для Турцін боліє тяжкихъ и грозныхъ, нетрудно. Достичь этой ціля легко во всіхъ случаяхъ; даже въ томъ случай, еслибы у Порты осталась до боліє благопріятнаго времени нікоторая номинальная власть надъ христіанскими странами, освобожденными отъ прямаго дійствія турецкой администраціи.

Я говорю это легко, воть почему. Невозможно себф представить,

<sup>\*)</sup> Это желаніе ми уже неоднократно виражали въ "Гражданинь".

наприм. какимъ образомъ могутъ быть осуществлены тв глубокія реформы, которыхъ требуетъ прочное умиротвореніе Балканскаго полуострова безъ болье или менье долгаго занятія нѣкоторыхъ пунктовъ турецкой территоріи русскими войсками. Только при долгомъ присутствім вооруженной силы можно достичь серьезныхъ результатовъ и видѣть, что реформы, долженствующія удовлетворить христіанъ, проникають въ самую жизнь и не остаются одною игрой въ европейскія фразы и прогрессивные термины.

Конечно, при подобныхъ условіяхъ первыя по крайней мірів попытки къ архитектурному возстановленію храма Св. Софіи будуть возможны. Возстановленіе такого великаго памятника нельзя предпринимать второняхъ и какъ попало. Храмъ Св. Софіи—это сокровище двоякое: это святыня віры и это перлъ искусства. Только русскіе художники могуть взяться за это діло, не спиша и зрило обдумаєт его.

Иначе нашъ вандализмъ былъ бы гораздо хуже турецкаго. Турки замазали очень грубо иконы изъ своихъ религіозныхъ соображеній; но нерадению позводили обезобразить стены, вырывая кусками прекрасную мозаику, покрывавную ихъ, удалили изъ храма всё те украшенія и всю ту утварь, которыя составляють необходимую принадлежность православнаго святилища; снаружи окружили зданіе грубыми минаретами и тяжелыми, некрасивыми позднъйшими пристройками; но это все исправимо. А если мы разъ навсегда, торонясь лишь освятить храмъ, испортимъ его навсегда... Если мы попрежнему будемъ и при этомъ случав обладать лишь нравственнымъ и государственнымъ мужествомъ, не обнаруживан ни на какомъ поприщъ умственной дерзости, свойственной всёмъ истинно культурнымъ, творческимъ народамъ, то не будуть ли коть немпого правы ть, которые утверждають, что мы- нація, умьющал вести героическія, блистательныя войны и... пожалуй, еще управлять присоединенными странами, но что въ области разума и фантазіи мы способны только рабски нодражать или Западу, или много-много своей собственной старинь, да и то изръдка и не всегда удачно.

Замѣтимъ еще, что кромѣ насъ и некому на Востокѣ взять на себя отвѣтственность за возстановленіе Св. Софіи. Исторически этотъ храмъ принадлежить, конечно, Трекамъ или, лучше сказать, вселенскому патріаршему престолу; въ распорлженіи этого послюдияго онъ и долженъ впослюдствіи остаться. Этого требуеть справедливость. Но дѣло въ томъ, что въ случаѣ паденія Турціи сама патріархія вынуждена будеть почти исключительно опираться на насъ.

На почвів православія "нівть ни Эллина, ни Іудея", ни Русскаго, ни Болгарина, ни Грека и вселенскій, такъ сказать, храмъ Св. Софін должень стать на берегахъ Босфора какъ бы внішнимь символомъ всевосточнаго, православнаго единенія. Самъ Босфоръ долженъ сділаться отнынів средоточіємъ мира, братства и единенія для всіхъ христіанъ Востока, подъ руководствомъ тьхъ изъ нихъ, которые всъхъ ихъ силь-

Греки бѣдны и малочисленны; они не въ силахъ будуть издержать на реставрацію Св. Софіи тѣхъ суммъ, которыя можеть принести въ жертву весь православный міръ въ совокупности, и особенно Россія.

Сверхъ того, они должны сознаться, что и въ европейской цивилизаціи мы (Русскіе, конечно, а не Юго-Славяне) гораздо сильнье ихъ и можемъ съ большимъ успъхомъ приложить всь рессурсы современной техники къ древце-византійскому стилю.

Чтобы имъть понятіе о томъ, какихъ восхитительныхъ результатовъ можетъ достигать сочетаніе старовизантійскаго стиля съ новъйшими познаніями и средствами, стоитъ только взглянуть на великолъпный новый корпусъ Зографскаго (болгарскаго) монастыря на Авонъ, построеннаго по мысли покойнаго г-на Савостьянова.

Я не могу здавсь описывать подробно это грандіозное и, вмаста съ тамъ, изящное зданіе, изъ желтоватаго тесанаго камня, украшеннаго въ одно и то же время европейскими узорными чугунными балконами, въ насколько этажей одинъ надъ другимъ, и какими-то восточными деревянными бельведерами, или воздушными домиками съ окнами, которые, какъ птичън гивзда лапятся гда-то на огромной высота, по наружнымъ станамъ поддерживаемые снизу гигантскими букетами расходящихся кверху бревенъ. Прибавлю только еще, что темныхъ и скучныхъ корридоровъ натъ, но на внутренней сторона, обращенной на тихій монастырскій дворь, мощеный плитами, для сообщенія между келліями существуєть открытая галлерея, образуемая широкими и отлогими арками изъ того же желтоватаго камня, какъ и все зданіе.

Стоитъ только видѣть эти новыя Зографскія постройки и сравнить ихъ, съ одной стороны, со старыми византійскими корпусами того же монастыря, а съ другой—съ казарменнымъ стилемъ котя бы русской Пантелеймоновской киновіи на Авонѣ, чтобы убѣдиться, до какой стенени онѣ лучше и тѣхъ и другихъ.

Русскій Пантелеймоновскій монастырь, справедливо славящійся строгодуховной жизнью иноковъ своихъ, въ архитектурномъ отношеніи не замѣчателенъ и даже производить печальное впечатлѣніе на человѣка со вкусомъ.

Онъ очень обширенъ; церкви его внутри благолѣпны; иконостасы оригинальны и очень разнообразны, но всв штукатурные корпуса его имѣютъ тотъ гладкій казарменный характеръ, который намъ, Русскимъ, къ сожалѣнію, слишкомъ корошо знакомъ по столькимъ постройкамъ нашимъ Александровскаго, такъ сказать, стиля,— по иѣкоторымъ короннымъ зданіямъ, изуродовавшимъ Московскій Кремль,—по Аничкину дворну, по всѣмъ частнымъ жилищамъ этого періода. Эти бълыя штука-

туренныя казенныя церкви съ зелеными крышечками и куполами!... и тому подобное... Это ужасно!

Монастырь Руссикъ, отчасти отъ денежныхъ условій, отчасти отъ прилива монаховъ, привлекаемыхъ въ него высотой правственной жизпи, принужденъ быль строиться спишно; по образцамъ 20-хъ и 30-хъ годовъ, принесенныхъ въ памяти изъ Россіи, и къ тому же, видно не было инкакого Савостьянова подъ рукой для исправленія вкуса и стиля.

Разпица огромная между самымъ новъйшимъ направленіемъ русскихъ построекъ,—направленіемъ, ищущимъ своего идеала, и ужасными наклон-постями нашей вчерашней старины въ области архитектуры.

Но то, что у насъ уже *отгодит*, но крайней мъръ въ идеаль, то у восточныхъ единовърцевъ нашихъ еще во всемъ цвъту, раболънство передъ пошлымъ бюргерскимъ и плоскимъ стилемъ современной западной жизни.

Кто быль, напр., въ Авинахъ, тотъ пойметь, что и хочу сказать, указывая на этоть только *опримый*, только *былый*, только *ново*европейскій городь!

Не Грекамъ нынфинимъ по силамъ реставрировать Св. Софію, а развъравъв намъ, но и то осторожно.

Софін возстановленнымъ и освященнымъ даже и въ томъ случав, если султанъ еще останется въ Царьградв, — я нахожу, однако, необходимымъ обратить винманіе на нвито гораздо болве важное и драгоцвиное, на благоустройство исвещественной Церкви, на умиротворскіе и утвержденіе православія на Востокъ.

#### Н.

Все, мий кажегся, должны понять, что именно на Босфора нужнее всего непосредственное действіе сильной десницы и безиристрастнаго ума, стоящаго выше мёстныхь и мелко-патріотическихь страстей. Русское вдіяніе или русская власть въ этомъ великомъ средоточіи не должны имёть никакой исключительной окраски ни поославянской, на тремсской; русская власть или русское вліяніе должны пріобрасти пъ этихъ странахъ характерь именно вселенскій... И въ этомъ смысла пареградская натріархія должна стать для этого русскаго всепримиряющаго вліянія самой мощной и прочной правственной опорой. Доло не за пастоння поставущить за последнее время этотъ великій и многозначительний по свойству самой въствости престоль; било не за пастональности видет престоль. Попрось в полетеній ихъ; дало въ значенія самаго Престоль. Попрось в древнень

учрежденін, нодъ духовнымъ воздійствіемъ котораго сложилась и окрівила и наша, еще столь живучая досель, Московскай Русь.

Несчастнымъ болгарамъ, въ утвенени своемъ мечтавшимъ лишь о томъ, какъ заявить міру о существованіи и человіческихъ правахъ своей подавленной народности, было простительно и естественно видіть въ цареградскомъ патріархі только преческаго владыку. Для великой Россіи необходимъ иной, — орлиный полетъ; для русской мощи достойніве самовольно смиряться передъ безоружной духовной силой православнаго учрежденія, вдохнувшаго 1,000 літь тому назадъ въ насъ христіанскую душу, чімъ вступать въ раздражительный и мелочной антагонизмъ съ ничтожнымъ по численности греческимъ племенемъ. — Вопросъ тутъ не въ Грекахъ или Славинахъ; это одна близорукость; это политика жалкая и безплодная; діло, сказаль я, прежде въ умиротвореніи, въ укрівняеніи вселенскаго православія.

Царыградъ есть тотъ естественный центръ, къ которому должны тяготъть всъ христіанскія націи, рано или поздно (а можеть быть и теперь уже) предназначенния составить съ Россіей во главть Великій Восточно-православный Союзъ.

Не столицей Греческаго и Болгарскаго царства долженъ стать когда бы то ни было Царьградъ, и тъмъ болъе не главнымъ городомъ государствъ болъе отдаленныхъ, а столицей именно Восточнаго Союза этого; и въ этомъ (только въ этомъ) смыслъ его, правда, можно будетъ назвать вольнымъ цли нейтральнымъ городомъ.

Вольнымъ только для членовъ сфоза.

Ибо какое мы имћемъ право и противу отчизны нашей, и противу потомства, и противу тѣхъ христіанъ, за которыхъ мы бъемся и приносимъ такія кровавыя жертвы, допустить иныя влілнія, такъ называемыя европейскій на равныхъ съ нами правахъ?

Даже при Туркахъ, которые представляли какъ-бы то ни было въ этихъ странахъ не шуточную силу,—эти чуждыя интриги посягали нервдко на самые священные интересы наши, — напримъръ, на спокойствіе Церкви, нбо западная дипломатія поперемънно поддерживала то Грековъ, то Болгаръ въ ихъ разнузданномъ ожесточеніи другъ противъ друга, старалсь вырвать ихъ изъ подъ нашего примиряющаго вліянія. Послъ этихъ примъровъ чего можно было бы ожидать, еслибы Константинополь сталь какимъ-то безсмысленно нейтральнымъ городомъ, и все это пестрое, самолюбивое и раздражительное населеніе христіанской Турцій было бы предоставлено мелкимъ страстамъ своимъ, безъ нашего "veto", въ одно и то же времи дружескаго и отечески грознаго!...

Желать видьть Царыградь какимъ-то всеевропейскимь вольнымь и воссе даже и косвенно недоступнымь для нась юродомь можеть только простодушное незнаніе діла или преступное въ своихъ тайныхъ цілляхъ лицемъріе.

Восточный вопрось будеть вончень, даже и въ томъ случай, если Порта сохранить еще на этотъ разъ какую нибудь-тинь владычества, подобно великому Моголу въ Ость-Индіи... Серверъ-паша правъ, говоря, что Оттоманская имперія во всякомъ случай теперь погибла...

Но что съумбемъ мы водрузить на этихъ развалинахъ, на этихъ остаткахъ почти неожиданиаго крушеніа?...

Разрушить враждебную силу — мы разрушили со славой, счастіемъ и правдой.

Но что мы создадимъ? Вотъ страшный вопросъ!...

Соз ание есть прежде всею прочная дисциплина интересовъ и страстей. Либерализмъ и дальнъйшее подражание Западу не могутъ создать инчего.

И какое же орудіе охранительной, зиждущей и объединяющей дисциплины мы найдемъ для дальнівшаго дійствія на Востоків, какъ не то же, уже издавна столь спасительное и для насъ, и для всего славянства—Вселенское Православіе?

Объ его укрѣпленін, о новыхъ средствахъ въ его процвѣтанію мы должны прежде всего заранье и немедленно позаботиться.

Не возстановленіе храмовь вещественных важно: утвержденіе духовной Перкви, потрясенной последними событіями.

Надо прежде всего примирить Болгаръ съ Гревами.

Надо оставить на первое время часть Болгаръ подъ натріархомъ въ Кожной Оракіи и въ Южной Маведоніи, отдавши все остальное экзарху. И часть Грековъ подъ Болгарами, гдѣ придется. Надо достичь того, чтобы патріархъ сняль съ Болгаръ проклятіе, если по уставу имфетъ онъ право сділать это безъ созванія новаго собора, если Болгары сознаются, что они поступали не канонически. И они должны сознаться и поваяться въ этомъ.

По випшности весь спорь въ границахъ—и болье ничего; Греки давали меньше; Болгары хотели больше. По совъсти, объ стороны нечисты, ибо объ опъ страдали одинаково тъмъ филепизмомъ, который провлять Греками на бурномъ соборъ 72 года. Объ стороны обращаля святыню личной въры въ игралище національнаго честолюбія. Съ объихъ сторонъ епископы имъли слабость забывать о миръ Церкви, подчиняясь воплямъ толиы, голосу собственной крови, коварству европейской дипломатіи и дъйствію турецкихъ соображеній: раздъли и властвуй...

Вотъ въ чемъ одинаковая вина и греческой и болгарской іерархіи. Не будемъ, однако, судить строго и епископовъ. Они—люди; и, быть можетъ, игра всёхъ вышенеречисленныхъ вліяній, вмёсть взятыхъ, была слишкомъ сильна, чтобы можно было устоять противу нея и не согрышить передъ Духомъ Святымъ!

И между гречесвими еписвопами есть преврасные люди. Здъсь этого будто бы не знають, а мы, живше на Востовъ, знаемъ это. А то, ...

что у насъ любять твердить: "Греки льстивы до сегодня", — такъ это и повторять стыдно, это очень не умно, и только!

Кто же не австиво въ политикв? Какая нація, какое государство? Всякій обязань быть въ государственныхъ дълахъ если не грубо-лживъ (это тоже иногда невыгодно), то мудро яко змій...

Государство или нація не лицо; ни государство, ни нація на политическое самоотверженіе права не иміють. Нельзя строить политическія зданія ни на текучей воді вещественных интересовь, ни на зыбкомъ пескі какихъ-нибудь чувствительныхъ и глупыхъ либеральностей... Эти зданія держатся прочно лишь на отвлеченныхъ принципахъ върованій и впковыхъ преданій.

Въ церковномъ же вопросъ и Болгары и Греки были одинаково льстивы и неправы по совъсти. Разница та, что канонически, формально, въ смыслъ именно отвлеченных принциновъ преданія, Греки были правъе.

Нельзя же допускать двойной iepapxiu въ смѣшанныхъ по населенію областяхъ, какъ того хотѣли во что бы то ни стало Болгары; ни своевольно и насильственно отлагаться, какъ они сдѣлали въ 72 году.

Болгары, пожалуй, потому еще были льстивие (или умиће) Грековъ въ этомъ дѣлѣ, что расколъ имъ выподенъ для чисто-мѣстныхъ національныхъ цѣлей; они искали раскола преднамиренно, искусно и упорно раздражая Грековъ, и добились того, чего искали.

А Греки, увлекшись гиввомъ и надеждами на помощь Англи, воображали, что святвишій русскій синодъ сделаеть грубую ошибку и оффиціально заступится за Болгаръ, подвергая и себя обвиненію въ игнорированіи даже аностольскихъ правиль. "Два епископа въ градѣ да не будуть" и т. д. Греки, говорю я, сделали политическую ошибку; они дали посредствомъ полнаго отлученія Болгарамъ возможность простирать свободне прежняго свое напіональное вліяніе до послыдняго македонского села. Отдъленнымо болгарамо нивто изъ Грековъ явно и законно уже мѣшать не могь. А европензированные и прогрессивные Турки потворствовали, продолжая игру свою: "divide et impera". Кто же не льстивь въ національных дълахь? Слюдуеть быть искуснымь. И наше русское счастіе въ томъ лишь, что у насъ практическій національный интересь и вся государственная мудрость должны совпадать именно съ твин отвлеченными принципами, съ тъми священными преданіями, о которыхъ я выше говориль. Итакъ, повторяю, дело не въ Славянахъ и не Грекахъ... Дъло въ Церкви православной, которой духъ даль намъ знамя даже и въ этой еще неоконченной борьбв...

Еслибы въ какомъ-нибудь Тибетѣ или Бенгаліи существовали бы православные Монголы или Индусы съ твердой и умной іерархієй во главь, то мы эту монгольскую или индустанскую іерархію должны предночесть даже и цілому милліону Славянъ съ либеральной интелли-

ненцієй à la Гамбетта ими Тьерь, должны предпочесть для прочной дисциплины самаго славянскаго ядра!

Сила Россіи нужна для всего Славянства; крѣпость православія нужна для Россіи; для крѣпости православія необходимъ тѣсный союзъ Россіи съ Греками, обладателями святыхъ мѣстъ и четырехъ великихъ патріаршихъ престоловъ...

Тоть, кто Славянинъ въ широкомъ, а не въ мёстно-македонскомъ шли какомъ-нибудь оракійскомъ смыслё, тоть долженъ въ церковномъ дёлё быть за Грековъ — даже и поневолё, если онъ уже предубъжденъ на основаніи старыхъ какихъ-то лётописей.

Пусть, кто хочеть, продолжаеть кричать такъ скучно и поверхностно: "Фанаръ! Фанаръ! Фанаръ!"

Пусть кричать о горестяхь и обидахь, записанныхь на старыхъ пергаментахь!... Надо върить въ Россію, въ ея судьбу, въ ея вождей...

# ПИСЬМА ОТШЕЛЬНИКА.

(Вестекъ, 1879 года).

.

•

### ПИСЬМА ОТШЕЛЬНИКА.

I.

### Наше болгаробъсіе.

Я вздохнулъ свободнъе въ деревенскомъ уединении своемъ, прочитавъ первый нумеръ вашей газеты.

Наконецъ, и услыхалъ рѣчь прямую и правдивую! Наконецъ-то, нашлись и въ изолгавшейся отчизнъ нашей люди, дерзающіе говорить правду о Болгарахъ и вывести ихъ изъ того привилегированнаго и даже имъ самимъ вреднаго положенія, въ которое поставиль ихъ нашъ либерализмъ. Кого, въ самомъ дълъ, мы не судимъ, кого не порицаемъ, кого не осуждаемъ, кого не коримъ? Европейцевъ, при всемъ подобострастін нашемъ предъ Западомъ, мы, все-таки, рѣшаемся судить. Мы даже громимъ ихъ безпощадно тогда, когда они, весьма естественно соблюдая свои государственныя выгоды, противодниствують намь. Азіатцевъ мы въ просвещенной печати нашей разрываемъ на части и считаемъ долгомъ называть ихъ безпрестанно "варварами" (этимъ главнымъ образомъ доказывается, что и "мы Европейцы" и что нътъ и не будетъ другой цивилизаціи, кром'в прогрессивно-разрушительной ново-европейской). Мы позволяемъ себъ изръдка порицать даже Чеховъ, Сербовъ и Хорватовъ; Греки у насъ давно уже извъстны подъ браннымъ прозвищемъ фанаріотовъ: "ОНИ СУТЬ льстивы до сего дня".

Самихъ себя, Россію, власти, наши гражданскіе порядки, наши нравы мы (со временъ Гоголя) неумолкаемо и омерзительно бранимъ. Мы разучились хвалить; мы превзошли всёхъ въ желчномъ и болёзненномъ самоуничиженіи неимёющемъ ничего, замётимъ, общаго съ христіанскимъ смиреніемъ. Только одни Болгары у насъ всегда правы, всегда угнетены, всегда несчастны, всегда кротки и милы, всегда жертвы и никогда не притёснители.

Раздавались немногіе серьезные голоса и противъ нихъ, но ихъ тотчасъ же заглушаль громкій вой всероссійскаго свободолюбія. Пыталась самобытная мысль углубиться подальше въ сущность восточныхъ дѣлъ, но эта живая мысль, опережающая событія, была подавлена презрительнымъ равнодушіемъ. На людей, позволявшихъ себѣ, но поводу восточнаго вопроса, говорить и печатать вещи несообразныя съ модой (эту моду зовуть иные здравый смысль), смотрѣли какъ на пустыхъ оригиналовъ или звали ихъ представителями казеннаго православія.

Всѣ болгарскіе интересы считались почему-то прямо русскими интересами; всѣ враги Болгарь—нашими врагами.

Когда станешь думать обо всемъ этомъ, о непостижимыхъ заблужденіяхъ нашихъ, о легкомысленномъ отношеніи вліятельныхъ и практическихъ людей, напр., къ церковному греко-болгарскому вопросу, о преднамфренномъ искаженіи истины одними (знающими), о нахальной либеральности другихъ, не постигающихъ такой простой, такой, скажу, грубой политической аксіомы, именно-что самый жестокій и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископъ, какого бы ока жи быль племени, хотя бы крещеный монголь, должень быть намъ дороже двадцати славянскихъ демагоговъ и прогрессистовъ... когда поймещь, что и Россія и все славянство безъ изъятія уже переступили за роковую черту, за которой дальныйшій европейскій прогрессь перестаеть быть залогомъ развития, а становится лишь средствомъ разрушения и зибели... когда, говорю, подумать обо всемь этомъ, -- станеть и страшно и скучно... Страшно станеть потому, что увидишь за всемъ этимъ нечто фатальное, начто мистическое, если хотите... какое-то провлятие... Свучно станеть потому, что скажень себь: "сдвлать ничего нельзя. Не то думають люди прямаго вліянія, что думаемъ мы съ единомышленниками!"... Хорошо быть гласомь вопіющаго въ пустынь, когда впереди ждешь кого-нибудь такого, кто будеть понимать дъло еще лучше нась, кто будеть прямые и сильные нась и на нашемь же пути вліятельные. Но когда видишь, что все идеть нально и нально и люди не видять этого, когда видинь, напримъръ, ничтожество бельгійской буржуазной конституціи въ самой отсталой и самой патріархальной изъ освобожденныхъ нами славянскихъ странъ, когда видишь, что пастушескій и первобытный болгарскій пародъ предань въ руки адвокатовъ, торговцевъ европейскаго стиля и самолюбивыхъ учителей, вчера еще босоногихъ оборванцевъ и реалистовъ; когда слышищь или хотя бы подозраваень, что какой-нибудь Каравеловъ-прогрессисть (вероятно что-нибудь безпокойное и наглое вродь Гамбетты) береть верхъ въ дъдахъ развѣ не станетъ скучно?

Развъ не станетъ тяжело, когда прочтешь такія телеграммы:

"Тырново, 27 марта. Болгарское народное собраніе подъ предсѣдательствомъ Каравелова отвергло проекть учрежденія сената и, по преддоженію доктора Малова, внесло въ конституцію безусловное право схоле тельнаго разрѣшенія полиціи. Умѣренная партія

подверглась сильнымъ нападкамъ крайнихъ. Тырново, 28 марта. Вчера народное собраніе внесло въ конституцію статью о полной свободи совысти съ правомъ переходить въ другую выру и о полной свободы печати. По предложенію Каравелова, собраніе отвергло просьбу еписконовъ, чтобы православныя церковно-служебныя книги и прочія религіозныя изданія, предназначенныя для употребленія въ церквахъ и школахъ, подвергались духовной цензур'в. По поводу вчерашнихъ постановленій народнаго собранія экзархъ, всё епископы и предводители умеренной партін заявили сегодня протесть и удалились изъ собранія. Тырново, 29 марта. Народное собраніе отсрочило свои занятія до 4 априля. Разсмотрино 117 статей устава. Статьи о состави будущей палаты передиланы въ томъ смыслъ, что всв депутаты - выборные, членамъ по должностямъ и по назначению не быть. Признана свобода печати и сходокъ, дружествъ, обществъ литературныхъ, техническихъ, экономическихъ, политическихъ. Предложение Балабанова и другихъ объ учреждении сената отвергнуто единогласно. При этомъ произошла скандальная сцена. Вследствіе какихъ-то личностей, раздались крики: "вонъ Балабанова!" Валабановъ оскорбиль председающаго Каравелова. Цанковъ вмешался. Кончилось темъ, что авторы предложенія о сенате, всего 12 человекъ, вышли изъ залы засъданія".

Развѣ не скучно не довърять въ глубинѣ сердца даже тѣмъ опровержевіямъ, которыя являлись позднѣе? Пусть это дѣло замяли, вѣроятно благодаря русскому давленію. Пусть только половина всего этого правда; но и половина эта неутѣшительна. И если все это клевета, если даже ничего подобнаго не было вовсе, то, должно быть злой клеветникъ уменъ и коротко знакомъ съ духомъ Болгарской интеллигенціи. Эта ложь такъ художественна, такъ похожа на истину! Не выдумаешь чего-нибудь подобнаго вовсе безъ основанія: не будеть похоже. Если бы кто-нибудь прислалъ теперь телеграмму изъ Парижа о томъ, что скромный якобинецъ Греви дѣйствуетъ во всемъ вопреки духу либеральной конституціи, подобно геніальному и безстрашному юнкеру Бисмарку, кто бы этому повѣрилъ? Или кто бы повѣрилъ извѣстію изъ Рима, что итальянское правительство отказалось отъ папскихъ владѣній и что король Гумбертъ "пошелъ въ Каноссу?"

Н'ять, эта *ложь* кажется столь близкою къ правд'я тому, кто вид'яль вблизи б'ядность и грубость мысли и ловкое безстыдство д'яйствій большинства Болгарскихъ вождей!

И отчего наши лучшіе умы какъ бы въ затмінін, когда річь идетъ о Болгарахъ, объ этомъ безсодержательномъ и въ то же время загадочномъ народі, уже разъ въ своей исторіи послужившемъ главнымъ предметомъ раздора и разрыва между Римомъ и Византіей?

Не рокъ ли это?

Фанаріоты—відь это что такое? Фанаріоты—это Цареградскіе Греки

духовенство и міряне (въ особенности духовенство), — это люди, которыхъ даже прямые, личные интересы тѣснѣе, чѣмъ у кого - либо другаго связаны на Востокѣ со строгостью православной дисциплины, со строгостью православныхъ преданій, православныхъ уставовъ, православныхъ чувствъ. Воть что такое фанаріоты. Царыградъ— это главный центръ Восточнаго Православія, а фанаріоты— греки Царь-града, представители, правители этого центра.

Нѣтъ нужды, что они могутъ быть иногда лукавы или своекорыстны. Ни лукавство, ни своекорыстіе личнаго характера, православныхъ убъжденій и правильнаго спиритуализма не исключаютъ. Христіанство установлено не для однихъ мягкихъ, чистыхъ или кротко-идеальныхъ натуръ; оно для всёхъ характеровъ, для всёхъ натуръ, для всякаго воспитанія.

И что за политика, —политика какой-то нѣжной морали? Откуда она взялась? И что мы сами-то за примѣръ? Какіе мы моралисты? Фанаріоты—консерваторы, мы—либералы; вотъ и все...

Мы освобождаемъ Болгаръ...

Прекрасно, освобождайте ихъ от власти султана, по не от канопических правил повиновенія законной церковной власти. Неужели для насъ стало все равно, что шейхъ-уль-исламъ, что вселенскій патріархъ?

Мы дорожимь вѣрой нашего народа. Этой вѣрой дорожать даже многіе изъ тѣхъ Русскихъ, которые сами въ церковь молиться не ходять, или ходять рѣдко, больше изъ національнаго чувства, чѣмъ по вѣрѣ.

Неужели же мы не видимъ свизующей нити? Мужикъ идетъ въ Оптину пустынь, или Тихонову, или въ Кіевъ, въ Печерскую Лавру, или въ Соловки. Что онъ тамъ мыслить, что видить, чему научается? Откуда все это къ намъ пришло? Не съ Востока ли?... Не отъ Грековъ ли? Не въ рукахъ ли Грековъ и до нынѣ Іерусалимъ, Анонъ, Синай? Не къ Царьграду ли, какъ центру обще-церковнаго вліянія и средотечію церковнаго управленія, тяготъють всь эти Святыя Мѣста?...

Что можеть намь дать взамѣнъ всего этого величія безсодержательная, зеленая, лишенная серьезныхъ предацій, сама своего глубокореволюціоннаго (т.-е. либерально-эталитарнаго) духа не сознающая болгарская народность? У Болгаръ нѣтъ Святыхъ Мѣстъ, нѣтъ древнихъ церковныхъ средоточій, нѣтъ великихъ неподвижныхъ звѣздъ православія, разливающихъ свой свѣтъ повсюду, даже и въ наше печальное время жалкихъ прогрессивныхъ надеждъ и устарѣлыхъ европескихъ мечтаній.

Что думать о народъ, который возрождение свое началь прямо съ борьбы противу той церковной іерархіи, правила и духъ которой легли въ основу его жизни, уставы и обычаи которой сохранили его въ теченіе въковъ подъ гнетомъ ин васти? Не успокоивайте себя тъмъ, что этотъ Волгаринъ въ бараньей шапкъ и коричневыхъ толстыхъ шароварахъ первобытенъ и простъ: чъмъ грубъе и проще въ наше время народъ, тъмъ легче лукавымъ и невърующимъ вождямъ увлечь его куда угодно.

Католическое духовенство жалуется, что въ полудикихъ, варварскихъ республикахъ Южной Америки оно гонимо гораздо болѣе, чѣмъ въ глубоко-образованной Европѣ. Отсталая, сравнительно невѣжественная Италія легче отступилась отъ папы, чѣмъ болѣе цивилизованная, передовая Франція; въ послѣдней были и есть даже республиканцы, не желавшіе никогда полнаго разрыва съ Ватиканомъ.

Прогрессивныя идеи грубы, просты и всякому доступны. ("Жрецы и воины вѣдь всегда обманывали народъ". Не правда ли?)

Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достояніемъ немногихъ избранныхъ умовъ. Люди высокаго ума облагороживали ихъ своими блестящими дарованіями; сами же идеи, по сущности своей, не только ошибочны, онѣ, говорю я, грубы и противны. Благоденствіе земное вздоръ и невозможность; царство равномпрной и всеобщей человъческой правды на землѣ—вздоръ и даже обидная неправда, обида мучшимъ. Божественная истина Евангелія земной правды не обпицала, свободы юридической пе проповидывала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и въ цѣпяхъ. Мученики за въру были при Туркахъ; при бельгійской конституціи едва ли будуть и преподобные; развѣ по равенствѣ и свободѣ юродивые", вродѣ нашихъ подлыхъ благотворителей, стрѣляющихъ изъ револьверовъ въ генераловъ.

Жалко, скучно и страшно за будущее славянства!

II.

Бѣдный князь Черкасскій!...

Не знаю, что онъ въ самомъ дълъ думалъ про себя; но давно ли мы читали, что "Славянскій Комитетъ будеть стараться утвердить въ освобождаемой Болгаріи духъ истинно православный и внушить Болгарамъ отчужденіе отъ пустоты сербскихъ конституціонныхъ замашекъ?"

Князь Черкасскій быль челов'я диктатуры; онь умерь въ день подписанія мира; прошель только годь; еще русскія войска не вышли изъ полуразрушенной Турціи, а трагическій образь возстающей изъ рабства и крови Болгаріи уже усп'яль мгновенно исказиться шутовской гримасой демагогическаго и парламентарнаго м'ящанства!

Не того мы ждали: мы ждали оть нашихъ младшихъ, нашихъ семжихъ братьевъ примпра; мы думали, что они научать насъ, какъ лучше бороться прописъ европеизма... А они сразу перещеголяли Европу... О, какъ это гадко!

Бъдныя тани Хомяковыхъ и Кирфевскихъ, —тани, столь поздно увън-

чанныя общественным признаниемь и столь скоро обманутыя въ лучшихъ надеждахъ своихъ!...

"Старые" славянофилы воображали себѣ, что затмѣніе турецкаго полумѣсяца повлечеть за собою немедленно яркій восходъ сіяющаго православнаго солнца на христіанскомъ Востокѣ...

Они мечтали о какихъ-то патріархально-освѣжающихъ юго-славянскихъ родникахъ! Какъ возвышенны, какъ благородны были эти мечты! Какъ упорно сохранились онѣ у немногихъ, оставшихся прежними славинофилами и донынѣ!

И какъ ошибочны эти надежды, какъ призраченъ этотъ яркій, своеобразный культурный идеаль! Горькай ошибка наша; поправимъ ли мы ее?

Какъ было не понять, что какому-нибудь болгарскому учителю, куипу, доктору, депутату и даже министру изъ мужиковъ или лавочниковъ недоступно и нежелательно то, что было такъ исно и такъ желательно Кирѣевскому, Хомякову и Аксаковымъ?... Эти люди были все русскіе дворяне, даровитые, ученые, идеальные, благовоспитанные, тонкіе, европеизмомъ пресыщенные; благородные Москвичи, за спиной которыхъ стояли цѣлые вѣка государственнаго великорусскаго опыта. То ли можетъ нравиться кое-какъ или даже и хорошо обучившемуся въ Европѣ пастуху вродѣ всѣхъ этихъ людей, которыхъ я знаю лично и которыхъ не хочу только называть?

Не то они всв чувствують, не то, что чувствуемь мы!...

И за то какъ глубоко, какъ обидно наше разочарованіе!... Какъ опо горько! И какъ намъ стыдно теперь!... Я говорю намъ... Да, намъ; потому что и я прівхалъ леть 15 тому назадъ на Востокъ ученикомъ, поклонникомъ этого культурнаго славянофильства, долженствующаго возрасти и процейсть такими пышными цветами на незыблемыхъ и древнихъ корняхъ православія.

Но увы!... Живя въ Турціи, я скоро поняль истинно ужасающую вещь: я поняль съ ужасомъ и горемъ, что, благодаря только Туркамъ, и держится еще многое истинно православное и славянское на Востокъ...

Я сталь подозрѣвать, что отрицательное дѣйствіе мусульманскаго давленія, за неимпніємъ лучшаго, спасительно для нашихъ славянскихъ особенностей и что безъ турецкаго презервативнаго колпака разрушительное дѣйствіе либеральнаго европейзма станетъ сильнѣе...

Я сталь бояться, что мы не съумвемъ, не сможемъ, не усивемъ вооремя замвнить давленіе мусульманства другой, болве высокой дисциплиной,—дисциплиной духа, замвнить тяжесть жесткаго ига суровымъ внутреннимъ идеаломъ; упизительный и невольный страхъ агарянскій страхъ Божіимъ, о которомъ сказано: "Даруй ми по траха стращитися"...

ахъ Божій" въ народъ неопытномъ, невръ-

ломъ, руководимомъ вчера лишь вольноотпущенными лакеями, побывавшими кое-гдѣ въ Европѣ для того, чтобы перестать содержать посты и разучиться любить власти, Богомъ поставленныя? Какой страхъ Божій въ православной націи, которая начинаеть свою новую исторію борьбой противу Вселенскаго патріарха и противъ принципа епископской власти,—въ націи, которую свои демагоги лѣтъ 20 подрядъ учили не слушаться архіереевъ, изгонять ихъ, оскорблять, не платить имъ денегъ?...

Первыя впечатлівнія народа, вступающаго въ политическую жизнь послі долгаго сна, такъ важны... (боюсь самому себ'в досказать свою мысль), быть можеть, даже неизгладимы...

Я долго прожиль въ Константинополе и много беседоваль тамъ съ Греками и Болгарами.

Я прівхаль туда въ 72 году, сознаюси и каюсь, защитникомъ Болгаръ, хотя и Грекамъ во многомъ сочувствоваль; но не прожиль и и года въ самомъ центрѣ борьбы, какъ уже мысли мои измѣнились...

Съ тъхъ поръ онъ все тъ же... Тогда только и понялъ, до чего мнъ, какъ и большинству Русскихъ, былъ теменъ, смутенъ, недостуценъ этотъ столь важный и столь страшный Греко-Болгарскій вопросъ!...

Только тогда, послѣ этихъ долгихъ бесюдъ, послѣ внимательнаго чтенія, послѣ упорнаго раздумья я сказаль себѣ: никогда еще въ исторіи Россіи и Славянства принципъ племеннаго славизма не вступалъ въ борьбу съ православными уставами и преданіями, и въ первый разъ эту борьбу мы видимъ въ Греко-Болгарской распрѣ.

Истинно-національная политика должна и за предёлами своего государства поддерживать не 10лое, такъ сказать, племя, а ть духовныя начала, которыя связаны съ исторісй племени, съ его силой и славой. Политика православнаго духа должна быть предпочтена политикѣ славниской плоти, агитаціи болгарскаго "мяса"... Національное же начало, понятое иначе, вит ремигіи, есть ничто иное, какъ все тѣ же идеи 1789 года, начала все-равенства и все-свободы, тѣ же идеи, падпошія лишь маску мнимой національности. Національное начало внѣ религіи ничто иное, какъ начало эгалитарное, либеральное, медленно, но за то вприо разрушающес...

И ему необходимо платить горькую дань, и съ нимъ надо, къ несчастію, считаться; но вовсе не следуетъ служить ему слишкомъ искренно и простодушно.

Панславизмъ — неизбѣжность... Но панславизмъ православный есть спасеніе, а панславизмъ либеральный есть гибель прежде всего для Россіи!...

Кто панслависть умный, дальновидный и хорошій, тоть должень быть за церковь, за ея дисциплину, за ея каноны, за епископскую священную власть, за патріарха, за этихъ ужасныхъ и донынѣ льстивыхъ фанаріотовъ, а не за Болгаръ, воть уже 20 лѣть подрядъ постоянно по-

самобытная мысль углубиться подальше въ сущность восточныхъ дѣль, но эта живая мысль, опережающая событія, была подавлена презрительнымъ равнодушіемъ. На людей, позволявшихъ себѣ, по поводу восточнаго вопроса, говорить и печатать вещи несообразныя съ модой (эту моду зовуть иные здравый смысль), смотрѣли какъ на пустыхъ оригиналовъ или звали ихъ представителями казеннаго православія.

Всѣ болгарскіе интересы считались почему-то прямо русскими интересами; всѣ враги Болгарь—нашими врагами.

Когда станешь думать обо всемъ этомъ, о непостижимыхъ заблужденіяхъ нашихъ, о легкомысленномъ отношеніи вліятельныхъ и практическихъ людей, напр., къ церковному греко-болгарскому вопросу, о преднамфренномъ искаженіи истины одними (знающими), о нахальной либеральности другихъ, не постигающихъ такой простой, такой, скажу, грубой политической аксіомы, именно-что самый жестокій и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископъ, какого бы оне ни было племени, хотя бы крещеный монголь, должень быть намъ дороже двадцати славянскихъ демагоговъ и прогрессистовъ... когда поймешь, что и Россія и все славянство безъ изъятія уже переступили за роковую черту, за которой дальныйшій европейскій прогрессь перестаеть быть залогомъ развития, а становится лишь средствомъ разрушения и инбели... когда, говорю, подумать обо всемъ этомъ, -- станетъ и страшно и скучно... Страшно станеть потому, что увидишь за всёмъ этимъ начто фатальное, нвчто мистическое, если хотите... какое-то проклятіе... Скучно станеть потому, что скажень себь: "сдълать ничего нельзя. Не то думають люди прямаго вліянія, что думаемъ мы съ единомышленниками!"... Хорошо быть гласомь вопіющаго во пустынь, когда впереди ждешь кого-нибудь такого, кто будеть понимать дпло еще лучше насъ, кто будетъ прямпе и сильные насъ и на нашемъ же пути вліятельное. Но когда видишь, что все идеть налово и налово и люди не видять этого, когда видинь, напримеръ, ничтожество бельгійской буржуазной конституціи въ самой отсталой и самой патріархальной изъ освобожденныхъ нами славянскихъ странъ, когда видишь, что пастушескій и первобытный болгарскій пародъ предань въ руки адвокатовъ, торговцевъ европейскаго стиля и самолюбивыхъ учителей, вчера еще босоногихъ оборванцевъ и реалистовъ; когда слышишь или хотя бы подозрѣваешь, что какой-нибудь Каравеловъ-прогрессисть (вѣроятно что-нибудь безнокойное и наглое врод'в Гамбетты) береть верхъ въ далахъ развъ не станетъ скучно?

Развѣ не станетъ тяжело, когда прочтешь такія телеграммы:

"Тырново, 27 марта. Болгарское народное собраніе подъ предсѣдательствомъ Каравелова отвергло проектъ учрежденія сената и, по предложенію доктора Малова, внесло въ конституцію безусловное право сходокъ безъ предварительнаго разрѣшенія полиціи. Умѣренная партія подверглась сильнымъ нападкамъ крайнихъ. Тырново, 28 марта. Вчера народное собрание внесло въ конституцию статью о полной свободы совысти съ правомъ переходить въ другую въру и о полной свободъ печати. По предложенію Каравелова, собраніе отвергло просьбу епископовъ, чтобы православныя церковно-служебныя книги и прочія религіозныя изданія, предназначенныя для употребленія въ церквахъ и школахъ, подвергались духовной цензурв. По поводу вчерашнихъ постановленій народнаго собранія экзархъ, всё епископы и предводители умеренной партін заявили сегодня протесть и удалились изъ собранія. Тырново, 29 марта. Народное собраніе отсрочило свои занятія до 4 апраля. Разсмотрено 117 статей устава. Статьи о составе будущей палаты переделаны въ томъ смысль, что всв депутаты — выборные, членамъ по должностямъ и по назначенію не быть. Признана свобода печати и сходокъ, дружествъ, обществъ литературныхъ, техническихъ, экономическихъ, политическихъ. Предложение Балабанова и другихъ объ учреждении сената отвергнуто единогласно. При этомъ произошла скандальная сцена. Вследствіе какихъ-то личностей, раздались крики: "вонъ Балабанова!" Балабановъ оскорбилъ председающаго Каравелова. Цанковъ вмешался. Кончилось темъ, что авторы предложения о сенать, всего 12 человъкъ, вышли изъ залы засъданія".

Развѣ не скучно не довърять въ глубинѣ сердца даже тѣмъ опроверженіямъ, которыя являлись позднѣе? Пусть это дѣло замяли, вѣроятно благодаря русскому давленію. Пусть только половина всего этого правда; но и половина эта неутѣшительна. И если все это клевета, если даже ничего подобнаго не было вовсе, то, должно быть злой клеветникъ уменъ и коротко знакомъ съ духомъ Болгарской интеллигенціи. Эта ложь такъ художественна, такъ похожа на истину! Не выдумаешь чего-нибудь подобнаго вовсе безъ основанія: не будеть похоже. Если бы кто-нибудь прислаль теперь телеграмму изъ Парижа о томъ, что скромный якобинецъ Греви дѣйствуетъ во всемъ вопреки духу либеральной констатуціи, подобно геніальному и безстрашному юнкеру Бисмарку, кто бы этому повѣрилъ? Или кто бы повѣрилъ извѣстію изъ Рима, что итальянское правительство отказалось отъ панскихъ владѣній и что король Гумбертъ "пошель въ Каноссу?"

Нѣтъ, эта *ложь* кажется столь близкою къ правдѣ тому, кто видѣлъ вблизи бѣдность и грубость мысли и ловкое безстыдство дѣйствій большинства Болгарскихъ вождей!

И отчего наши лучшіе умы какъ бы въ затмѣніи, когда рѣчь идетъ о Болгарахъ, объ этомъ безсодержательномъ и въ то же время загадочномъ народѣ, уже разъ въ своей исторіи послужившемъ главнымъ предметомъ раздора ча ива между ча и Византіей?

Не рокт ли Фанаріотт духовенство и міряне (въ особенности духовенство), — это люди, которыхъ даже прямые, личные интересы тѣснѣе, чѣмъ у кого - либо другаго связаны на Востокѣ со строгостью православной дисциплины, со строгостью православныхъ преданій, православныхъ уставовъ, православныхъ чувствъ. Воть что такое фанаріоты. Царыградъ— это главный центръ Восточнаго Православія, а фанаріоты— греки Царь-града, представители, правители этого центра.

Нътъ нужды, что они могутъ быть иногда лукавы или своекорыстны. Ни лукавство, ни своекорыстіе личнаго характера, православныхъ убъжденій и правильнаго спиритуализма не исключаютъ. Христіанство установлено не для однихъ мягкихъ, чистыхъ или кротко-идеальныхъ натуръ: оно для всёхъ характеровъ, для всёхъ натуръ, для всякаго воспитанія.

И что за политика, —политика какой-то нѣжной морали? Откуда она взялась? И что мы сами-то за примѣръ? Какіе мы моралисты? Фанаріоты — консерваторы, мы — либералы; вотъ и все...

Мы освобождаемъ Болгаръ...

Прекрасно, освобождайте ихъ от власти султана, но не от канонических правил повиновенія законной церковной власти. Неужели для насъ стало все равно, что шейхъ-уль-исламъ, что вселенскій патріархъ?

Мы дорожимъ върой нашего народа. Этой върой дорожать даже многіе изъ тъхъ Русскихъ, которые сами въ церковь молиться не ходятъ, или ходятъ ръдко, больше изъ національнаго чувства, чъмъ по въръ.

Неужели же мы не видимъ связующей нити? Мужикъ идетъ въ Оптину пустынь, или Тихонову, или въ Кіевъ, въ Печерскую Лавру, или въ Соловки. Что онъ тамъ мыслитъ, что видитъ, чему научается? Откуда все это къ намъ пришло? Не съ Востока ли?... Не отъ Грековъ ли? Не въ рукахъ ли Грековъ и до нынѣ Іерусалимъ, Авонъ, Синай? Не къ Царьграду ли, какъ центру обще-церковнаго вліннія и средоточію церковнаго управленія, тяготѣютъ всѣ эти Святыя Мѣста?...

Что можеть намъ дать взамѣнъ всего этого величія безсодержательная, зеленая, лишенная серьезныхъ предацій, сама своего глубокореволюціоннаго (т.-е. либерально-эталитарнаго) духа не сознающая болгарская народность? У Болгаръ нѣтъ Святыхъ Мѣстъ, нѣтъ древнихъ церковныхъ средоточій, нѣтъ великихъ неподвижныхъ звѣздъ православія, разливающихъ свой свѣтъ повсюду, даже и въ наше печальное время жалкихъ прогрессивныхъ надеждъ и устарѣлыхъ европескихъ мечтаній.

Что думать о народъ, который возрожденіе свое началь прямо съ борьбы противу той церковной іерархіи, правила и духъ которой легли въ основу его жизни, уставы и обычаи которой сохранили его въ теченіе вѣковъ подъ гнетомъ иновѣрной власти? Не усрокоивайте себя тъмъ, что этотъ Волгаринъ въ бараньей шапвъ и коричневыхъ толстыхъ шароварахъ первобытенъ и простъ: чъмъ грубъе и проще въ наше время народъ, тъмъ легче лукавымъ и невърующимъ вождямъ увлечь его куда угодно.

Католическое духовенство жалуется, что въ полудикихъ, варварскихъ республикахъ Южной Америки оно гонимо гораздо болѣе, чѣмъ въ глубово-образованной Европѣ. Отсталая, сравнительно невѣжественная Италія легче отступилась отъ папы, чѣмъ болѣе цивилизованная, передовая Франція; въ послѣдней были и есть даже республиканцы, не желавшіе никогда полнаго разрыва съ Ватиканомъ.

Прогрессивныя идеи грубы, просты и всякому доступны. ("Жреды и воины вёдь всегда обманывали народъ". Не правда ли?)

Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достояніемъ немногихъ избранныхъ умовъ. Люди высокаго ума облагороживали ихъ
своими блестящими дарованіями; сами же иден, по сущности своей, не
только ошибочны, онѣ, говорю я, грубы и противны. Благоденствіе
земное вздоръ и невозможность; царство равномпрной и всеобщей человпческой правды на землѣ—вздоръ и даже обиднан неправда, обида
мучшимъ. Божественная истина Евангелія земной правды не обищала,
свободы юридической не проповыдывала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и въ цѣпяхъ. Мученики за въру были при
Туркахъ; при бельгійской конституціи едва ли будуть и преподобные;
развѣ "о равенствѣ и свободѣ юродивые", вродѣ нашихъ подлыхъ
благотворителей, стрѣляющихъ изъ револьверовъ въ генераловъ.

Жалко, скучно и страшно за будущее славянства!

II.

Бёдный князь Черкасскій!...

Не знаю, что онъ вз самомз доль думалз про себя; но давно ли им читали, что "Славянскій Комитеть будеть стараться утвердить въ освобождаемой Болгаріи духъ истинно православный и внушить Болгарамь отчужденіе отъ пустоты сербских конституціонных замашекь?"

Князь Черкасскій быль человікь диктатуры; онь умерь въ день подписанія мира; прошель только годъ; еще русскія войска не вышли изъ полуразрушенной Турцін, а трагическій образь возстающей изъ рабства и крови Болгаріи уже успіль міновенно исказиться шутовской грииасой демагогическаго и парламентарнаго мінцанства!

Не того мы ждали: мы ждали отъ нашихъ младшихъ, нашихъ семжихъ братьевъ примъра; мы думали, что они научатъ насъ, какъ лучше бороться протисъ есропеизма... А они сразу перещеголяли Европу... О, какъ это гадко!

Бъдныя тани Хомяковыхъ и Кирфевскихъ, - тани, столь поздно увън-

чанныя общественными признаниемь и столь скоро обманутыя въ лучшихъ надеждахъ своихъ!...

"Старые" славянофилы воображали себѣ, что затмѣніе турецкаго полумѣсяца повлечеть за собою немедленно яркій восходъ сіяющаго православнаго солица на христіанскомъ Востокѣ...

Они мечтали о какихъ-то патріархально-освѣжающихъ юго-славянскихъ родникахъ! Какъ возвышенны, какъ благородны были эти мечты! Какъ упорно сохранились онѣ у немногихъ, оставшихся преженими славянофилами и донынѣ!

И какъ опибочны эти надежды, какъ призраченъ этотъ яркій, своеобразный культурный идеалъ! Горькая ошибка наша; поправимъ ли мы ее?

Какъ было не понять, что какому-нибудь болгарскому учителю, куипу, доктору, депутату и даже министру изъ мужиковъ или лавочниковъ недоступно и нежелательно то, что было такъ ясно и такъ желательно Кирѣевскому, Хомякову и Аксаковымъ?... Эти люди были все русскіе дворяне, даровитые, ученые, идеальные, благовоспитанные, тонкіе, европсизмомъ пресыщенные; благородные Москвичи, за спиной которыхъ стояли цѣлые вѣка государственнаго великорусскаго опыта. То ли можетъ нравиться кое-какъ или даже и хорошо обучившемуся въ Европъ пастуху вродѣ всѣхъ этихъ людей, которыхъ я знаю лично и которыхъ не хочу только называть?

Не то они всв чувствують, не то, что чувствуемь мы!...

И за то какъ глубоко, какъ обидно наше разочарованіе!... Какъ опо горько! И какъ намъ стыдно теперь!... Я говорю намъ... Да, намъ; потому что и я прівхаль лють 15 тому назадъ на Востокъ ученикомъ, поклонникомъ этого культурнаго славянофильства, долженствующаго возрасти и процейсть такими пышными цвётами на незыблемыхъ и древнихъ корняхъ православія.

Но увы!... Живя въ Турціи, я скоро поняль истинно ужасающую вещь: я поняль съ ужасомъ и горемъ, что, благодаря только Туркамъ, и держится еще многое истинно православное и славянское на Востокъ...

Я сталь подозр'ввать, что отрицательное д'вйствіе мусульманскаго давленія, за неимпніємъ лучшаго, спасительно для нашихъ славянскихъ особенностей и что безъ турецкаго презервативнаго колпака разрушительное д'вйствіе либеральнаго европензма станетъ сильнъв...

Я сталь бояться, что мы не съумѣемъ, не сможемъ, не успѣемъ вовремя замѣнить давленіе мусульманства другой, болѣе высокой дисциплиной,—дисциплиной духа, замѣнить тяжесть жесткаго ига суровымъ внутреннимъ идеаломъ; унизительный и невольный страхъ вгарянскій свободнымъ страхомъ Божіимъ, о которомъ сказано: "Даруй ми по Твоей благости Твоего страха страшитися"...

И какой же туть "страхъ Божій" въ народь неопытномъ, неэръ-

ломъ, руководимомъ вчера лишь вольноотпущенными лакеями, побывавшими кое-гдѣ въ Европѣ для того, чтобы перестать содержать посты и разучиться любить власти, Богомъ поставленныя? Какой страхъ Божій въ православной націи, которая начинаетъ свою новую исторію борьбой противу Вселенскаго патріарха и противъ принципа епископской власти,—въ націи, которую свои демагоги лѣтъ 20 подрядъ учили не слушаться архіереевъ, изгонять ихъ, оскорблять, не платить имъ денегъ?...

Первыя впечатлівнія народа, вступающаго въ политическую жизнь послі долгаго сна, такъ важны... (боюсь самому себі досказать свою мысль), быть можеть, даже неизгладимы...

Я долго прожиль въ Константинополе и много беседоваль тамъ съ Греками и Болгарами.

Я прівхаль туда въ 72 году, сознаюся и каюсь, защитникомъ Болгаръ, хотя и Грекамъ во многомъ сочувствоваль; но не прожиль и и года въ самомъ центръ борьбы, какъ уже мысли мои измѣнились...

Съ тѣхъ поръ онѣ все тѣ же... Тогда только я понялъ, до чего мнѣ, какъ и большинству Русскихъ, былъ теменъ, смутенъ, недоступенъ этотъ столь важный и столь страшный Греко-Болгарскій вопросъ!...

Только тогда, послѣ этих долгих бестдъ, послѣ внимательнаго чтенія, послѣ упорнаго раздумья я сказаль себѣ: никогда еще въ исторіи Россіи и Славянства принципъ племеннаго славизма не вступалъ въ борьбу съ православными уставами и преданіями, и въ первый разъ эту борьбу мы видимъ въ Греко-Болгарской распрѣ.

Истинно-національная политика должна и за предвлами своего государства поддерживать не *полое*, такъ сказать, *племя*, *а ть духовныя* начала, которыя связаны ст исторіей племени, ст его силой и славой. Политика православнаго духа должна быть предпочтена политикѣ славянской плоти, агитаціи болгарскаго "мяса"... Національное же начало, понятое иначе, *вить религіи*, есть ничто иное, какъ все тѣ же идеи 1789 года, начала все-равенства и все-свободы, тѣ же идеи, *падповшія* лишь маску мнимой національности. Національное начало внѣ религіи ничто иное, какъ начало эгалитарное, либеральное, медленно, но за то вприо разрушающее...

И ему необходимо платить горькую дань, и съ нимъ надо, къ несчастію, считаться; но вовсе не следуетъ служить ему слишкомъ искренно и простодушно.

Панславизмъ — неизбѣжность... Но панславизмъ православный есть спасеніе, а панславизмъ либеральный есть гибель прежде всего для Россіи!...

Кто панслависть умный, дальновидный и хорошій, тоть должень быть за церковь, за ея дисциплину, за ея каноны, за епископскую священную власть, за патріарха, за этихъ ужасныхъ и донынѣ льстивыхъ фанаріотовъ, а не за Болгаръ, воть уже 20 лъть подрядъ постоянно по-

падающихъ въ руки своей крайней партін Чомаковыхъ, Цанковыхъ, Славѣйковыхъ, Каравеловыхъ... Патріархъ—это старая Московская Русь; болгарская интеллигенція, за немногими исключеніями, это—Гамбетта и Рошфоръ и развѣ-развѣ Вирховъ и Тьеръ, только гораздо жиже и плоше!

Выборъ ясенъ.

Однажды я беседоваль долго съ однимъ пожилымъ Болгариномъ, человекомъ образованнымъ и тонкаго ума \*).

Онъ сказаль мнв ст глазу на глазт воть что:

- Мы, Болгаре, конечно, поступили неправильно, нарушивъ каноим; но что дълать? Расколъ намъ выгоденъ... Надъ нами было два завоеванія—греческое и турецкое; надо было сперва, съ помощію сильнъйшаго завоевателя, свергнуть слабъйшаго. Оттого мы соединились съ Турками противу патріарха.
- Я понимаю васъ, Болгаръ, отвъчалъ я, но намъ, Русскимъ, нътъ нужды быть во всемъ солидарными съ вами. Мы даже могли бы объявить васъ раскольниками съ церковной точки зрвнія, вміств съ твмъ, продолжая защищать васъ, какъ Славянъ, отъ Турокъ и отъ Занада, и даже, если нужно, и отъ лишнихъ посягательствъ самаго эллинизма. На Дунав мы помогаемъ же русскимъ старообрядцамъ. Въ такой политикъ правда сочеталась бы съ мудростью. Одна не мъщаетъ другой. Разв'в мы не могли бы объявить васъ раскольниками и воевать за васъ, когда придеть время?... Тогда, когда Русская церковь рашится назвать вась по имени, какъ вы того заслуживаете, самый искренній въ православін своемъ Русскій въ состояніи будеть стать за васъ, но только какт за Славянт... не иначе. Церковь дгать Св. Духу или игнорировать свои уставы запрещаеть, а сражаться можно и за инов'врцевъ даже, когда того требують государственныя выгоды, - на это нъть каноновъ... А теперь, какъ православному челов'вку, понявшему, наконецъ, вст ваши тайны, всть ваши замыслы и пріємы, какъ ему быть за васъ?... За васъ можетъ быть или незнаніе, или злонам'вренность, или какое-то пепостижимое затмѣніе, овладѣвающее иногда и самыми сильными умами.

Умный старикъ помолчалъ немного, потомъ поглядёлъ на меня съ тонкой улыбкой и сказалъ дов'рчиво (я уже зам'етилъ, что мы быле одни):

— Да. Кто горячій монархисть, подобно вамь, тоть не можеть сочувствовать болгарскому движенію. Это правда. Принципь самодержавія и принципь патріаршей власти—это такь тысно связано; это почти одно и то же...

A bon entendeur-salut!

<sup>\*)</sup> Г. Злотовичемъ, вына умершинъ. - Авг. 1885 г.

#### Ш.

## О поровахъ фанаріотовъ и о русскомъ незнаніи.

Новое Время назвало вашу газету фанаріотской. Это не обида; — обидно было бы, еслибы оно назвало ее либеральной. Въ 40-хъ и 60-хъ годахъ позволительно было умному человъку и патріоту быть либераломъ, но послѣ того, какъ либералиямъ вездт обнаружилъ уже плоды свои, либераломъ можетъ оставаться только или очень неспособный и слишкомъ простодушный человъкъ, продолжающій трогательно въритъ въ какое-то прогрессивное, стремящееся ко все-благу "сюртучное", такъ сказать, все-человъчество, или, напротивъ того, очень ловкій хитрецъ.

Итакъ, газета Востокъ есть органъ фанаріотовъ или порожденіе фанаріотскаго духа; а я, авторъ письма о нашемъ Болгаробъсіи, — я, безиравственный человѣкъ, проповѣдующій, будто православіе (или вообще христіанство) существуетъ не для однихъ избранныхъ, чистыхъ и кротко-идеальныхъ натуръ... но для всѣхъ натуръ, для всѣхъ характеровъ, для всякаго воспитанія".

Новое Время удивляется этому, какъ новости.

Я не виновать, что сотрудники *Новаго Времени* не знають основныхъ истинъ того вероисповеданія, къ которому они причислены, вероитно, сами по метрическому свидетельству.

Хорошая натура есть особый дарь; хорошее направление есть дъло свободнаго избранія. Христіанская вмъняемость относится не къ дарамь натуры, а къ пріобрътеннымъ усиліями плодамь въры и страха Божія.

Это азбука христіанства. Можно не въровать, если не умъешь; но надо знать то, о чемъ судишь. Впрочемъ, я подозръваю, что редакція Новаго Времени знаеть, что я правъ, но она печатаеть именно то, что ей пужно въ виду русскихъ національ-либераловъ, имя которымъ, къ несчастію, легіонъ.

Но оставимъ все это. На здо всемъ, я хочу поговорить съ вами еще и еще именно объ этихъ самыхъ фанаріотахъ, которые будто бы такъ порочны, такъ враждебны намъ и такъ вредны Славянству.

Отношенія многихъ Русскихъ людей къ Цареградскимъ Грекамъ напоминаютъ мнѣ отношенія прежнихъ Французовъ къ Россіи и Русскимъ.

Я говорю именно о прежених французахъ, потому что за послъдніе годы французскіе ученые и литераторы "удостонли" насъ болье внимательнаго изученія и, при всемъ политическомъ недоброжелательствъ своемъ, французское общество стало получше прежняго понимать Россію.

Политическое недоброжелательство понятно и даже извинительно,

если взять въ разсчеть могущество Россіи и ея естественный рость, ничемъ, даже и миролюбивымъ смиреніемъ нащимъ, неотвратимый.

Поэтому, когда и говорю объ этихъ прежених Французахъ, то и хочу напомнить не столько преднамъренную ложь враждебныхъ намъ партій, сколько легкомысліе невъжества и фразу наивнаго предубъжденія.

"Козаки, варварство, les boyards" и т. и. Беранже, напримъръ, въ одной изъ своихъ пъсенъ восклицаетъ, что у "козака кожа грязная и вомючая (rance)". — Почему же это? — Наши простые люди ходятъ въ баню чаще Французовъ. Въ другомъ мъстъ тотъ же поэтъ говоритъ: "Русскій, который всегда дрожимъ подъ своимъ снъжнымъ покровомъ". —У насъ зимой въ домахъ теплъе, чъмъ у нихъ, и люди ходятъ въ шубахъ.

Сколько подобнаго вздора я наслушался отъ французовъ во время моей службы за границей! Одинъ французъ, никогда не бывавшій въ Россіи, говориль, будто у насъ оттого, вероятно, вдять ржаной хлебь. что ишеничную муку не умъють еще хорошо дълать. Даже одинъ изступленный врагь Россіи, Польскій эмигранть, не вынесь этого вздора и вступился за нашу крупичатую муку. Другой французь утверждаль, что Суворовъ быль генераль ничтожный и дикій, который только все кривлялся, чтобы забавлять своихъ солдать; третій (су-префекть), встрівтившійся со мной на Дунайскомъ пароход'є, вскочиль въ восторг'є съ своего мъста, услыхавши, что я упомянуль въ разговоръ о Галлах, Кельтахь и Бургундахь... "Галлы! Кельты! Вы Русскій и вы все это знаете?... Но кто-же вы? Кто, скажите!" Четвертый (тоть самый консуль Moulin, котораго убили турки въ Салоникахъ) увъряль меня, что въ Россіи скоро будеть революція: не соціалистическая, — нѣть! Для подобнаго, недоброжелательнаго пророчества еще можно было бы найти новодъ въ дъйствіяхъ нашихъ нигилистовъ и въ пустой болговив русскихъ путешественниковъ. Н'ютъ, Moulin, указывалъ мив на близость революціи якобинской (такъ сказать, эгалитарной, а не аграрной, не экономической), на возстание народа изъ-за равенства правъ. "Потому что, говориль онъ, какой-нибудь мосье Ивановъ или Петровъ спросить себя, наконецъ: отчего онъ не можетъ имъть то положеніе, которое имъеть "un Ignatiew" или "un Lobanow". Moulin говориль это въ 71 году, черезъ 10 леть после освобождения врестьянь. Что отвечать такому человѣку?

Прибавлю, что явныхъ признаковъ большой политической вражды къ Россіи я въ этомъ Мулент не замъчалъ. Онъ вель себя умъренно. Върнте всего онъ, какъ пустой человъкъ, судилъ самоувъренно о томъ, чего не зналъ.

Воть въ какомъ смыслѣ и сказалъ, что сужденія многихъ соотечественниковъ нашихъ о Грекахъ и въ особенности о Грекахъ Цареградскихъ очень похожи на сужденія Французовъ о Россіи. И у насъ много Муленовъ.

Я помню многія встрічи и разговоры. Еще въ 60-хъ годахъ случилось мив вхать въ малдь-поств до Харькова съ однимъ чиновникомъ министерства иностранныхъ дель. Мы разговорились случайно о Крымскихъ Грекахъ. Онъ ихъ не зналъ вовсе; въ Элладе и Турпіи тоже не быль, но служиль тогда въ Азіатскомъ Денартаменть; я быль въ Крыму и зналъ тамъ и сельскихъ Грековъ, и рыбаковъ, и купцовъ, и помѣщиковъ этой крови. "Греки эти такіе растлинные"! воскликнуль чиновникъ министерства. Я удивился, Я, напротивъ того, живя въ Крыму, находиль, по тогдашней молодости моей, что Греки нъсколько сухи, слишкомъ строги въ семейныхъ нравахъ своихъ, слишкомъ серьезны и патріархальны сравнительно съ нами. Женщины русскія, простаго званія, зам'вчаль я иногда, живя въ Крыму, гораздо свободніве и, да простять мев прямоту моего выраженія, даже развратеве простыхъ гречанокъ. Религіозныя обязанности, - посты и т. п., - крымскіе Греки наблюдали въ то время очень строго. Россіи, когда приходилось, они служили какъ истинные Русскіе подданные, не хуже насъ... "Почему же они растленные?" съ удивленіемъ спросиль и. "Где вы ихъ видели?"-"Нѣть, конечно, я не изучаль ихъ быта, отвѣчаль чиновникъ министерства, но ведь это такъ известно, что они растлычны"...

Каково это сужденіе?

Прошло съ тѣхъ поръ очень много лѣтъ. Этотъ самый чиновникъ поѣхаль потомъ на Востокъ, долго прослужилъ въ свободной Греціи и вѣрно теперь онъ самъ посмѣется надъ своими прежними взглядами, если случайно прочтеть это письмо мое.

Теперь онъ, можеть быть, будеть порицать Грековъ свободнаго королевства за ихъ демагогическій духъ, за ихъ эллинскій фанатизмъ; онъ, въроятно, будетъ жаловаться на періодическіе припадки ихъ Руссофобіи, бросающей ихъ поочередно въ предательскія объятія то той, то другой западной державы... Онъ назоветъ ихъ, въроятно, скоръе слишкомъ жесткими, суровыми, сухими, но ужь никакъ не "растлънными"...

Прошли, говорю я, года и года. Я самъ прожилъ десять лѣтъ въ Турціи; имѣлъ много дѣлъ и сношеній и съ Турками, и съ Болгарами, и съ Греками и вернулся на родину. На родинѣ, встрѣтилъ я одного стараго снакомаго... Онъ человѣкъ жизни скромной, семейной, внимательно читаетъ прописи Смайльса, находитъ себя православнымъ, несмотря на то, что враждуетъ противу монашества и монастырей... И въ то же время въ восторгѣ отъ Михаила, Митрополита Сербскаго... Зашелъ разговоръ о греко-болгарской распрѣ... Я претендую немножко знать ея исторію и ея тайный для многихъ смыслъ... Но знакомецъ мой самоувѣренно прерваль меня, сказавъ, какъ бы вы думали, что?

Онъ въ 74-мъ году сказалъ то же самое, что говорилъ чиновникъ министерства въ 61-мъ году.

"Греки люди раставниме... Фанаріотское духовенство исполнено лжи... Болгаре, народъ молодой и свѣжій, какъ и вообще Юго-Славяне. Они сохранили въ чистоть весь духъ первобытное христіанства!!! Что такое это? Какое это христіанство первобытное и что значить сохранить въ чистоть его духъ?... Какая фраза!... Ничего осязательнаго и яснаго!...

И кто это именно сохраниль этоть духь: селяне-ли и горцы болгарскіе, которые съ точки зрѣнія православныхъ вѣрованій своихъ и патріархальнаго быта своего очень похожи на греческихъ селянъ и горцевъ Крита, Эпира и Өессаліи, съ тою только не совсѣмъ лестною для Славянъ разницею, что у послѣднихъ (т.-е. у Грековъ) все какъ-то выразительнѣе, изящнѣе, живѣе... ¹). Или этотъ духъ первоначальнаго христіанства сохранили лучше насъ и Грековъ всѣ эти Жинзифовы и Дриновы, которыхъ мы знаемъ хорошо!... Хитрые буржуа европейскаго покроя, имѣющіе всѣ худыя качества Византійцевъ (да! именно Византійцевъ), но неимѣющіе того правильнаго и высокаго Православнаго направленія, которому не измѣняли Византійскіе Греки даже и въ самые несчастные дни своего паденія.

Или, можеть быть, этоть чистый духъ сберегли для насъ Болгарскіе епископы, которые, зная очень основательно всі уставы Церкви и всѣ апостольскія правила, нарушили ихъ сознательно и ловко, именно настолько насколько было нужно, чтобы, отделянсь оть натріарха даже и въ смъщанных греко-болгарскихъ областяхъ, ничим слишкомъ ръзкима не поразита ни свой простой народъ, ни русское общество? Они знали, что для простаго Болгарина главное дело въ томъ, чтобы клобуки на попахъ были по-гречески разлатые кверху 2); они знали также, въроятно, что русское общество равнодушно къ церковнымъ дъламъ и считаетъ ихъ формалистикой, что Русская дипломатія боится перехода Болгаръ въ уніатство гораздо больше, чимо нужно этого бомпься; знали, должно быть, еще, что въ Россіи сразу и различить не съумвють ни тонкаго раскола отъ грубой ереси, ни понять великой разницы между собственнымъ правильнымъ административно-государственными обособленіеми оти патріарха и болгарскими филетическими (племеннымъ) мятежомъ...

Болгарскіе демагоги знали все хорошо и все сдѣлали ловко, дабы вымущить свое населеніе поскорѣе изз Грековз во Өракін и Македоніи, Они заставили Россію идти за собой сз повязкой на очахь!

Примъч. автора.

<sup>1)</sup> Примеч. Чемъ я виновать, что это правда?

э) Болгарская "интеллигенція" (!) всегда горячо отстанвала вившній среческій обликь своего духовенства; она держалась за разлатые черные клобуки именно въ то время, когда ею уже были нарушени столькія незримыя, но существенныя правила христіанской дисциплины.

Неправда ли умно?... Умно, конечно, льстиво и коварно!... Но гдъ-жь туть чистота "древле-славянскаго" духа?... Неужели первобытное, свъжее христіанство Юго-Славянъ должно состоять въ подобномъ племенномъ маккіавелизмъ, разрушающемъ церковь?...

Избави насъ Боже отъ христіанства Чомаковыхъ и Каравеловыхъ! Русское непониманіе греко-болгарскихъ дѣлъ простирается до того, что мпѣ случалось слышать легкомысленныя слова по этому поводу даже отъ примърныхъ русскихъ монаховъ...

- Помилуйте, какіе-то фанаріоты... сказаль мнѣ недавно одинъ прекраснѣйшій инокъ, свътски образованный, духовно вполнѣ достойный почтенія, умный, добрѣйшій сердцемъ.
  - "Какіе-то фанаріоты"…

Какъ вамъ это нравится?... Монахъ этотъ, впрочемъ, такъ уменъ и правдивъ, что и сразу могъ его образумить.

— Возненавижу церковь мукавствующихь, свазаль я ему. Церковь же лукавствующихь была въ этомъ случав сворве Болгарская, чвмъ греческія церкви, которыя, въ ущербъ Греческой національности, объявили Болгаръ раскольниками, ибо дали имъ этой анавемой средство немедленно выдълиться повсюду изъ смвшенія съ Греками и поставить себв вездв особое болгарское начальство. "Два епископа (т.-е. два православныхъ епископа) въ одномъ городв управлять не могутъ; но такъ какъ насъ смиренныхъ, бъдныхъ Болгаръ, эти изверги Греки признаватъ православными боле не хотятъ, то мы этому очень рады и поставимъ вездв по городамъ рядомъ съ греческими своихъ епископовъ, подобно армянамъ, катомикамъ или русскимъ старовърамъ! Да здравствуетъ Султанъ Абдулъ-Азисъ, нашъ покровитель!...

Воть она иерковь лукавствующих, которой мы потворствуемь!

Что значить *личное лукавство* людей въ общихъ церковныхъ и въ политическихъ дёлахъ?... Почти ничего; оно вредно или полезно, смотря по принципу или роду интереса, которому оно служить...

Что такое личное коварство передъ судомъ духовнымя? Грѣхъ, немощь личная, противъ воторой есть у христіанъ правила борьбы душевной, есть покаяніе... Многіе изъ святыхъ, многіе изъ мучениковъ, быть можетъ, хитрили въ минуты паденія; они были люди; считать святыхъ безгрѣшными—пръхъ. Апостоль Петръ схитриль отъ страха и отрекся отъ Христа на мгновеніе. Въ этомъ смыслѣ и епископы болгарскіе лично не должны быть слишкомъ строго судимы; они могли согрѣшить изъ тщеславія, гордости, изъ человѣкоугодія, своекорыстія...

Но можно ли православнымъ людямъ поддерживать *церковь лукав*ствующихъ? Церковь, основанную на тончайшей лжи, на какомъ-то чрезвычайно искусномъ, едва примътномъ издали отщеплени!

Нѣть, самая рѣзкая дозматическая ересь была бы не такъ опасна, потому что она не носила бы столь невинной и обманчивой личины, че издівалась бы надъ нашимъ невіжествомъ, не подкрадывалась бы къ самому сердцу нашему, нынів столь жалостливому и свободолюбивому!...

Примъровъ русскаго незнанія, русскихъ заблужденій, русской фразы ньтъ конца!...

Конечно, не и одинъ могу ихъ привести; но и вы сами, и все те, которые принимаютъ участие въ нашей газете, столь почтенной и серьёзной.

Одна ничтожная замѣтка Ностора о льстивости Грековъ сколько надълала вреда!...

Мало ли что могло показаться льтописцу. И онъ быль человькъ "немощный," какъ и всй люди; и онъ могъ заблуждаться. Надо принять въ соображение и то, что Византійские Греки были въ то время гораздо образованные русскихъ и уже по этому одному казались ему хитре всёхъ другихъ людей, льстивне, лукавне...

По поводу подобных древних наблюденій, не всегда удобно примінимых къ нашему времени, я вспоминаю отвіть, данный мий однимь очень молодымъ Кандіотомъ, простаго званія. Нынішніе Критяне вообще очень симпатичны и самая хитрость ихъ не груба и не противна, а, напротивъ того, имість въ себі что-то мягкое, веселое и ласкающее... Этотъ же юноша, о которомъ я вспомниль, быль воплощенное простодушіе и честность... Я что-то спросиль у него, онъ отвітиль... "Я не вірю тебі; ты лжешь, сказаль я ему шутя: Апостоль Павель говорить, что Критяне всів лжецы".

— Когда, когда жилъ апостолъ Павелъ!! Съ тъхъ поръ сколько перемерло народу. Всъ люди перемънились, возразилъ мнъ, смъясь, молодой грекъ.

Авторитетъ апостола Павла важиће авторитета нашего лѣтописца; однако, въ этомъ случав не руководиться исключительно замѣчаніемъ апостола будетъ также не грѣшно, какъ не грѣшно согласиться, что русло какой-нибудь рѣки, или глубина какого-нибудь озера, упоминаемаго въ Священномъ Писаніи, измѣнились съ теченіемъ вѣковъ.

Не знаю, случилось ли съ вами это, а мий случилось слышать эту фразу Нестора *греки льстивы до сего для* отъ очень серьезныхъ людей, отъ людей умныхъ и даже... отъ людей государственной службы... Правда, туть есть разница; ученые, исключительно кабинетные, нерёдво бывають наивны и сентиментальны въ политивъ, не понимають иногда и вовсе того, что государственная, такъ сказать, исихо-механика не можеть руководиться одними "моральными" соображеніями и вкусами. Они часто не знають, что дъйствія и противодъйствія естественной международной борьбы должны основаться какъ можно менъе на личныхъ симпатіяхъ и увлеченіяхъ, хотя бы и цълыхъ массъ, ибо тогда не слъдовало-бы воевать противу Туровъ, такъ какъ извъстно, что лично многіе наъ

лахъ, даже очень добры и мягки въ мирное время и пока не распалено до безумія ихъ религіозное чувство...

Но моди государственной службы все это знають и почему опи тоже упоминають не истати въ разговорахъ своихъ о словахъ Нестора, и понять не могу! Такъ, плохое остроуміе какое-то. А въ мыслихъ у нихъ совстявь другое...

Такого рода людямъ всегда понравится, напримъръ, русскій "кулакъ"-консерваторъ, очень хитрый въ частныхъ дѣлахъ и непоколебимый, искрепній въ религіозныхъ и государственныхъ убѣжденіяхъ свочхъ. И мнѣ такой человѣкъ нравится, и я его уважаю; но мнѣ нравится не менѣе его и православный Грекъ точно такого же "стиля" или закала; а нѣкоторые дипломаты наши, хваля подобнаго русскаго, въ то же время грека, на него очень похожаго и ему равносильнаго и по твердости върованій, и по личнымъ слабостямъ, непремѣнно назовуть льстивымъ (т.-е. лживымъ) фанаріотомъ.

Отчего же это? Мић кажется, что опытные дипломаты тоже заблуждаются въ этомъ случав, но ивсколько иначе, чвмъ тоть знакомець мой, чтущій прописи Смайльса и не чтущій монаховъ, о которомъ я говориль выше, —они заблуждаются, но не такъ, какъ чисто-кабинетные люди.

Заблужденія дипломатовъ въ греко-болгарскомъ вопросѣ происходятъ, конечно, не отъ добродушнаго исканія человической, прогрессивной правды на земномъ шарѣ,—исканія, неприличнаго ихъ высокому званію, опыту и уму, но отъ той ложной мысли, будто бы Россія должна для выгодъ своихъ, для укрѣпленія собственной силы, во что бы то ни стало угодить Юго-Славянамъ, и въ особенности этимъ Болгарамъ, отнынѣ и впредь долженствующимъ стать вѣрными проводниками Руссизма на Востокѣ. (Хороши проводники, ратующіе противъ той самой церкви, которой ученіе и преданіе возростили Россію! Хорошъ Руссизмъ — Бельгійская "говорильня" съ хамоватыми атейстами во главѣ!).

Вѣроятно, тѣ изъ дипломатовъ нашихъ, которые стояли за Болгаръ, въ пылу практической дѣятельности не нашли времени осмотрѣться кругомъ внимательно и понять того до грубости поразительнаго факта, что во всей Европѣ чисто-національное начало, т.-е. племенное, разрѣшившееся отъ религіозныхъ узъ, при торжествѣ своемъ даетъ плоды вовсе не національные, а, напротивъ того, въ высшей степени космополитическіе или, точнѣе, революціонные.

Въ Италіи, — эмансинаціонный націонализмъ погубиль Панство и даже по духу и общественному быту сдѣладъ Итальянцевъ болье похожими на Французовъ, чѣмъ они были до 59-го года, т.-е. менъе національными. Вторая имперія, служа чужому либерально-націонализму, погубила и себя, и Францію; создавъ Италію, она ослабила себя и послужила косвенно какъ Германскому, такъ и Славянскому опять-таки либеральному націонализму. Въ торжествующей и почти вполнѣ объединившейся Гер-

маніи *немедленно* началось глубовое соціальное броженіе, и единство власти и племени повлекло за собой усиленіе атеизма и анархическихъ наклонностей. Цобъждая Францію, Германія у себя наткнулсь на роковую культурную борьбу съ Папствомъ, отъ которой не знаетъ какъ теперь избавиться, и, съ другой стороны, въ побъжденной странъ, во Франціи, униженіемъ имперіи она подготовила возможность якобинской, республики Греви-Гамбетта, имъющей въ свою очередь скоро и несомнънно перейти въ ильито еще худшее.

Національно-либеральное начало обмануло всёхъ, оно обмануло самыхъ опытныхъ и даровитыхъ людей; оно явилось лишь маскированной революціей, — и больше ничего. Это одно изъ самыхъ искусныхъ и лживыхъ превращеній того Протея всеобщей демократизаціи, всеобщаго освобожденія и всеобщаго опошленія, который съ конца прошлаго въка неустанно и столь разнообразными пріємами трудится надъразрушеніемъ великаго зданія Романо-Германской государственности.

Поэтому-то и болгарское національное движеніе противу Патріарха и ваноновъ для Россіи опаснѣе и вреднѣе всего остальнаю на свътъ; это самый зловачественный принадовъ провлятой либерально-прогрессивной (т.-е. космополитической) заразы!

Я прерываю это письмо, — оно и такъ слишкомъ длинно...

# письма о восточныхъ дълахъ.

(Гражданинъ; 1882-83 г.)

. • . 

## письма о восточныхъ дълахъ.

I.

#### Наше назначение и наши выгоды.

Когда мы размышляемъ о далахъ Востока и хотимъ дать себа ясный отчеть въ томъ, что намъ можеть предстоять и что для Россіи выгоднае, то необходимо прежде всего различить идеалъ нашъ или цаль нашихъ замысловъ и дайствій отъ средствъ выполненія задачи.

Средства достиженія должны, конечно, избираться самыя подручныя и легкія, но объ этой легкости и доступности должно, однако, заботиться лишь настолько, насколько это не вредить высоть и ширинъ идеала \*)... Если высшему политическому идеалу слишкомъ легкія средства вредять, то надо предпочесть имъ болье трудныя и даже такія, которыя сопряжены съ величайшими жертвами.

О выборѣ тѣхъ или другихъ средствъ я буду говорить позднѣе; теперь же я хочу подѣлиться съ вами любимыми моими мыслями о томъ,
что должно быть нашимъ сознательнымъ идеаломъ или о томъ, что въроятно будетъ нашимъ роковымъ назначениемъ. (Я употребляю здѣсь
слово "роковой" не въ исключительно мрачномъ его значении, а въ смыслѣ болѣе широкомъ,— въ томъ смыслѣ, что свершение историческихъ
судебъ зависитъ гораздо болѣе отъ чело-то высшаго и неуловимаго,
чѣмъ отъ человъческихъ, сознательныхъ дѣйствій; сознательный идеалъ

<sup>\*)</sup> Чтобы мысль моя была понятна, я напомию кратко о Греко-Болгарскомъ вопрость. Конечно, утверждать наше вліяніе на Востокъ черезъ потворство болгарскому либеральному движенію противу Вселенскаго патріарха было очень легкое и дешевое, нехитрое средство обывновеннаго демократическаго европензма. И ми сдълали много вредв и себъ, и церкви, потворствуя Болгарамъ больше, чило было нужно. Однако, такъ какъ и при этомъ неблагопріятномъ условіи, сыслай обще-перковный идеалъ, все-шаки, не вполню забывался руководившими насъ людьми, то мы и остановильсь еще во-время—и единство церкви спасено, т.-е. ми съ Греками не въ расколю.

сыщенія". Націонализмъ же чисто политическій, т.-е. опреділяющійся не культурно-бытовымъ свособразіємъ племени, не оригинальностью въ немъ всего, отъ религіи до модъ и вкусовъ, а только государственной и-зависимостью его, есть пичто иное, какъ одно изъ главныхъ проявленій все того же и того же, то-есть того могучаго и не всегда понятаго движенія, которое одни зовуть обновленіємъ и прогрессомъ, другіе революціей, а и предпочитаю называть точине: эгалитарно-либерпланимъ разложеніємъ Романо-Германской цивилизаціи. Разложеніе это заражаєть в будеть заражать все человічество до тіхъ поръ, пока движеніе не дойдеть до поворотной точки, или говоря пряміве, до тока поръ, пока то, что я здись говорю и что многимъ кажется лишь одной оригинальностью, не стапеть такимъ же общимъ мьетомъ, какимъ теперь стало многос, полійька тому назадъ казавшесея тоже чуть не пустымъ чудачествомъ!

Люди, освобождающіе или объединяющіє своихъ одноплеменниковъ въ XIX въкъ, хотять чего-то національного, но достигая своей подитической цълн, они производять лишь космополитическое, т.-е. нъчто такое, что стираетъ все болье и болье націонализмъ бытовой или культурный и смышваеть все болье и болье этихъ освобожденныхъ или свободно объединенныхъ одноплеменниковъ съ другими племенами и націями въ общемъ типь прогрессивно-европейскаго мыщанства. Космополитическій демократизмъ и націонализмъ политическій—это лишь два оттынка одного же и того же цвъта.

Чтобы понять это, стоить только вспомнить следующія общензвастныя событія исторіи истекающаго нына стольтія.

Демократическое (эгалитарно-либеральное) движение началось съ франціи. Франція первой республики и консульства не говорила спеціально о національности; она провозглащала обще-демократическое начало. Это такъ; но это начало до того тѣсно связано съ политическимъ и племеннымъ націонализмомъ, что космополитическая иден очень скоро и незамѣтно для самихъ французовъ превратилась въ патріотическую и довела посредствомъ побъдъ политическій патріотическую по преимуществу племсинаго, чисто-національнаго государства, до неслыханнаго изступленія и героизма.

Зам'вчательно, что даже войска стали тогда только въ 1-й разъ кричать: Vive la France! Прежде кричали: Vive le roi!

Реакція всей остальной Европы, не желавшей еще тогда разстаться съ величіємъ своей аристовратической культурії, пріостановила въ 1816 году этоть потокъ.

Но остановила она его не надолго.

Франція предлагая, міру сиос космонолитическое ученіе, стала въ высшей степени національна. Вслёдствіе давняго сплошнаго единства, племенная эгалитарность не была ей опасна; у ней не было ни внутри

Не должно въ наше время считать подобную идею достойной серьезнаго вниманія русскаго ума.

Презрѣніе къ азіатдамъ, мысль объ изгнаніи Турокъ за то, ито они не либеральны, не индустріальны и т. и., а живуть религіозно-монархическими и воинственными идеалами, —это все не наше, и не старо-русское, и не ново-славянское, а самое обыкновенное европейское.

Мысль объ изгнаніи Турокъ изъ Европы и объ замоню ихъ Русскими на Босформ, конечно, не принадлежитъ Западной Европъ, какъ чистополитическая мысль; Западная Европа считала эту мысль до последняго времени и, вероятно, отчасти считаеть и теперь опасною и даже гибельною въ международномъ отношеніи. Но, все-таки, эта анти-азіатская идея, по существу своему, эмансипаціонна, либеральна, т.-е. болье или менье разрушительна. Это обыкновенная ныньшняя либеральная, западно-европейская, вовсе не наша по происхожденію и по культурному духу идея, лишь агитируемая нами весьма удачно и счастливо съ 60-хъ годовъ. Европф она не нравится съ точки зрфнія радионьсія политических силь; но по источнику и по характеру, все-таки, это мысль европейская. Это одно изъ последнихъ приложеній идеи "равенства и свободы" лицъ, общественныхъ классовъ, провинцій и племенъ. Русское во всемъ этомъ дъль только приложение, или весьма счастливан эксилуатація, какъ я сказадъ, этой обыкновенной, современно-европейской эмансинаціонной мысли въ пользу Россіи и ся слабыхъ единов'ярцевъ.

Оттого-то всѣ поцытки Запада препятствовать намъ и были такъ неудачны съ 60-хъ годовъ \*).

При Государѣ Ниволаѣ Павловичѣ дѣло было поставлено прямѣе, иснѣе и по духу самобытиње; говорилось больше о правахъ русскаго покровительства, о русской власти. Это было лучше по существу; но неудобно по времени. Рано. Насъ постигла неудача. Европа не узнавала въ тогдашнихъ нашихъ дѣйствіяхъ своей идеи эмансипаціонной, демократической, эгалитарной. До православно-монархическаго духа ей не могло быть дѣла; она его ненавидѣла: она не была тогда въ противорѣчіи сама съ собою, и побѣдила. Съ 60-хъ годовъ русская дипломатія, русская печать и русское общество стали все громче и громче говорить въ пользу христіанъ Востока и, притомъ, опираясь не такъ, какъ въ 50-хъ годахъ, преимущественно на право нашей власти, а гораздо болѣе на права самихъ христіанскихъ подданныхъ султана. Политика наша послѣ Крымской войны стала западнъе по мысли, т.-е. либеральнѣе; по существу это хуже, развратительнъе съ гражданской

<sup>\*)</sup> Нельзя же и Берлинскій трактать серьезно считать большой неудачей; это, кака вёрно было сказано въ "Правительственнома Вёстинків", только временный роздых». Насъ Берлинскій трактать только пріостановиль; Турцію она приговорнав въ смерти.

Авт.

точки зрѣнія; по времени—это стало удобнѣе; Европа, парализованная внутреннимъ противорѣчіемъ, не могла уже вся дружно соединиться противу насъ; она вынуждена была уступать намъ безпрестанно на пути либеральныхъ реформъ, которыя мы для христіанъ предлагали; Турція черезъ это слабѣла; христіане становились все смѣлѣе и смѣлѣе, и мы въ теченіе двадцати всего лѣтъ, почти неожиданно сами для себя, шагъ за шагомъ, разрушили Турецкую имперію, на которую столь многіе замѣчательные государственные люди Запада, отъ Меттерниха до Наполеона ІІІ и Пальмерстона, возлагали столько надеждъ.

Эмансинаціонный процессъ вездів разрушителень, ибо онь, по существу своему, враждебень государственной, церковной и сословной дисциплинів; и если человічество еще не утратило способности организоваться, если оно еще не осуждено на медленное вымираніе и самоуничтоженіе (посредствомъ всіхъ мощныхъ орудій того, что зовуть нынче прогрессъ), то для дальнівшаго, боліве прочнаго, менье подвижнаго своего устройства оно вынуждено будеть придти къ новымъ формамъ юридическаго неравенства, къ новому и сознательному поклоненію хроническому, такъ сказать, деспотизму новыхъ отношеній.

XIX въкъ близится къ концу своему. Безъ малаго сто лътъ тому назадъ, въ 89 году, было объявлено, что всѣ люди должны быть равны. Опыть стольтія доказаль вездъ, что это неправда, что они не должны быть равны или равно поставлены и что "благоденствія" никакого никогда не будетъ. А назрѣваетъ что-то повое, по мысли отходящему въку враждебное, хотя изъ него же органически истекщее.

Ясно, что это новое ни либерально, ни эгалитарно быть не можеть. Итакъ, изгнаніе Турокъ...

Изгнаніе Турокъ необходимо, сказаль и, но, освобождая христіань, мы должны им'єть въ виду не столько свободу ихъ, сколько ихъ организацію. А для этого мы прежде всего изъ собственныхъ нашихъ умовъ всіми возможными средствами должны выжить какъ можно скоріє всім не только "конституціонныя", но даже и вообще либерально-эгалитарныя идеи, привычки и вкусы. Иначе мы погубимъ и свою будущность, и будущность всего Востока.

Одинъ примъръ изъ многихъ; положимъ, что пришло удобное время удалить султана съ береговъ Босфора и стать тамъ самимъ твердою ногою (поводы *скоро* найдутся, они уже существують въ дъйствіяхъ Авгліи). Говорить тогда и писать "для Европы" можно, что угодно, по мыслить для себя надо правильно и ясно.

Не потому надо, напримъръ, удалить султана, что онъ самодержавный азіатскій монархь (это хорошо), а потому, что держава его стала сл

чтотимъ!... Мы уже и доказали это недавно-

и нашей посл'єдней войной и, что еще гораздо важн'є, мы доказали это въ области политической мысли манифестом», 29-го априля 1881 г.

Передъ лицомъ всей конституционной Европы и всей республиканской Америки мы объявили, что не намфрены больше жить чужимъ умомъ и приложимъ всф старанія, чтобъ у насъ самодержавіе было крфико и грозно и чтобъ о "конституціи" и помину бы больше не было.

Свернувши вруго (и Богъ дастъ навсегда!) съ пути эмансипаціи общества и лицъ, мы вступили на путь эмансипаціи мысли; съ пути медленнаго, но върнаго разрушенія, на путь организаціи и созиданія.

Въ этомъ дъйствіи мы едва ли не въ первый разъ со времень Петра Веливаго рѣшились быть самобытными не какъ сила только внѣшне-государственная въ средѣ другихъ государственныхъ единицъ, по и какъ политически-культурная мысль, смѣлан, независимая, ясная!

Это великій шагь!

Благодаря ему, мы имѣемъ полное право предпочитать себя султану па берегахъ Босфора не только изъ честолюбія, корысти или какого бы то ни было политическаго эгонзма, но и въ смыслѣ культурнаго долга.

Пора положить предъль развитію мъщански либеральнаго прогресса! Кто въ силахъ это сдълать, тотъ будеть правъ и предъ судомъ исторіи.

### II.

## Продолжение того же.

Я сказаль вы первомъ письмы моемъ, что высшимъ предаломъ нашимъ при разрышени Восточнаго вопроса должно быть нычто болые широкое, болые содержательное и по мысли болые самобытное, чымъ мышанскисентиментальная охота на "азіатскихъ варваровь" и чымъ простодушное освобожденіе Славянъ "отъ ненавистнаго ига Турокъ и Швабовъ"...

Даже и созданіе конфедераціи независимых славянских государствъ не должно быть высшимь идеаломь нашимь. Уже и теперь для внимательнаго ума ясно изъ самыхъ положительныхъ, реальныхъ данныхъ исторіи, современной этнографіи, текущей политики, изъ географическихъ отношеній и даже изъ нѣкоторыхъ оттѣнковъ національной исихологіи, что безеознательное назначеніе Россіи не было и не будеть чисто славянскимь.

Оно уже потому не могло и быть таковымъ, что чисто славянскаго, совершенно своеобразнаго (настолько своеобразнаго и полнаго, напримъръ, какъ прежняя англійская конституція, какъ готическая архитектура, какъ французскіе моды и обычаи, какъ китайскія мануфактурныя произведенія, какъ мусульманизмъ Аравитянъ и Турокъ)—ничего до сихъ поръ у Славянъ и не было. Развѣ – блестящая и дийствительно ни на что не похожая республика польская, ничего прочнаго и поучительнаго въ наслъдство міру по кончинъ своей не оставившая.

Назначеніе Россіи еще п потому не можеть быть односторонне славнискимь, что сама Россія давно уже не чисто-славянская держава. Азіатскія, подвластныя корон'в русской провинціи обширны, многозначительны по м'ястоположенію и весьма характерны по идеямъ своимъ и при каждомъ политическомъ движеніи своемъ Россія должна неизб'яжно брать въ разсчеть настроеніе и выгоды этихъ драгоц'єнныхъ своихъ окраинъ.

Въ самомъ характерѣ Русскаго народа есть очень сильныя и важныя черты, которыя гораздо больше напоминаютъ Турокъ, Татаръ и др. Азіатцевъ, или даже вовсе никого, чёмъ южныхъ и западныхъ Славянъ. Въ насъ больше лѣни, больше фатализма, гораздо больше покорности властямъ, больше распущенности, добродушія, безумной отваги, непостоянства, несравненно больше наклонности къ религіозному мистицизу, (даже къ творчеству религіозному, къ разнымъ еретическимъ выдумкамъ), чёмъ у Сербовъ, Болгаръ, Чеховъ и Хорватовъ.

У нихъ больше выдержки, теривнія, гораздо больше трезвости физической и умственной; скромныя семейныя добродьтели у нихъ несравненно криче, чемь у русскихъ людей; они мало расположены къ какимъ-пибудь нигилистическимъ крайностямъ, но за то ихъ индифферентизмъ въ религіи поразителенъ; ихъ машинальное, сухое охраненіе кой-чею, къ чему они привыкли или что имъ дорого только въ политическомъ отношеніи, безъ всякой бури и боли "исканія" очень непріятно поражаєть Русскаго, когда онъ съ ними ближе знакомится. Они всв расположены болье или менье къ умпренному либерализму, который, къ счастію нашему, въ Россіи такъ не глубокъ и такъ леіко можетъ быть до тла раздавленъ между двумя чесьма не либеральными силами: между изступленнымъ нигилистическимъ порывомъ и твердой, безтрепетной защитой нашихъ великихъ историческихъ началъ.

Однимъ словомъ, напи западные и южиме единоплеменники гораздо болъе насъ похожи встми своими добродътелями и пороками на европейскихъ буржуа самяго средняло пошиба. Въ этомъ смыслъ, т.-е. въ смыслъ психическаго, бытоваго и умственнаго своеобразія, Славяне гораздо менъе культурны, чтмъ мы. Ибо я сказалъ уже вамъ, что подъ словомъ культурны, чтмъ мы. Ибо я сказалъ уже вамъ, что подъ словомъ культура я понимаю вовсе не какую попало цивилизацію, грамотность, индустріальную зрплость и т. п., а лишь цивилизацію свою по источнику, міровую по преемственности и вліянію. Подъ словомъ своеобразная міровая культура я разумты: ивлую свою собственную систему отвлеченныхъ идей религозныхъ, политическихъ, юридическихъ, философскихъ, бытовыхъ, художественныхъ и экономическихъ (необходимо прибавить когда дъло идетъ о нашемъ времени; нбо нельзя же отвергать, что экономическій вопрость вездъ теперь стоитъ на очереди и что та нація, или то государство, которому посчастливится захватить въ свои могучія и охранительный руки это передовое и ни-

чъмъ до поры до времени не отвратимое движение умовъ, станетъ не цълые въка во главъ человъчества и не только себя прославитъ неслыханно, но и предохранитъ множество драгоцънныхъ этому человъчеству предметовъ и началъ отъ насильственнаго разрушения).

Такую систему отвлеченных идей, и безсознательно въ жизни живущихъ, и сознательно въ жизнь проводимыхъ, и изъ нея въ областч дальнъйшей мысли извлекаемыхъ, я зову культирой. Надо уговориться въ терминахъ, чтобъ понимать другъ друга, И для меня въ этомъ смыслъ Китай культурнъе Бельгін; Индусы культурнъе Стверо-Американцевъ; русскій старовъръ или даже скопець гораздо культурнъе русскаго народнаго учителя по "книжкъ барона Корфа".

Въ этомъ же именно смыслѣ можно позволить себѣ сказать про Россію странную вещь, что она есть нація изъ всёхъ славянскихъ націй самая не славянская и въ то же время самая славянская. Она самая не-славянская, потому что по исторіи своей, по составу (быть можеть и по крови), но психическому и умственному строю, она отъ встахъ другихъ Славянъ очень отлична. Она же, съ другой стороны, самая славанская изъ всвхъ; не потому только, что она призвана стать политически во глави Славинь, но и потому, что только у ней и существуетъ уже, и зарождается и можеть, утверждаясь, развиться дальше-многое такое, что не свойственно было до сихъ поръ ни Европейцамъ, ни Азіятцамъ, ни Западу, ни Востоку. Это и естественно; ибо только изъ болбе восточной, изъ наиболюе, такъ сказать, азіатской — Туранской, націи въ средь славянских наши можеть выйти ньчто оть Европы духовно независимое; безъ этого азіатизма вліяющей на нихъ Россіи всь остальные Славяне очень своро стали бы самыми плохими изъ континентальныхъ Европейцевъ, и больше ничего. Для такой жалкой при не стоило бы ни имъ "свергать иго", ни намъ предпринимать для нихъ и за нихъ самоотверженные крестовие походы. Не для того же русскіе орды перелетали за Дунай и Балканы, чтобы Сербы и Болгары высиживали бы после на свободе куриныя яйца мещанского европейства а за Вирховъ, à la Кобденъ или Жюль Фавръ.

Это было бы ужасно!

Конечно, мы Славянъ освободимъ; это необходимо; это неизбъжно; обстоятельства, не отъ насъ однихъ зависящія, заставять насъ сділать это и, віроятно, очень скоро. Никакія коалиціп насъ не удержутъ; никакая боевая Германія съ своими шульмейстерами не воспрепятствуетъ этому. Даже побіждая Славянъ на полів битвы, она будеть побіждена политически, фаталистически уничтожена, подобно Австріи, уступившей Венеціанскую область послів побіды своей при Кустоцців. Судьбы историческія должны свершиться, вопреки человіческимъ соображенімь; либеральное разрушеніе веего соціально-политическаго строя Европы, созданнаго віжами прошлаго величія, еще не достигло "точки на-

сыщенія". Націонализмъ же чисто политическій, т.-е. опредъляющійся не культурно-бытовымъ своеобразіемъ племени, не оригинальностью въ немъ всего, отъ религіи до модъ и вкусовъ, а только государственной и зависимостью его, есть ничто иное, какъ одно изъ главныхъ проявленій все того же и того же, то-есть того могучаго и не всегда понятаго движенія, которое одни зовутъ обновленіемъ и прогрессомъ, другіе революціей, а я предпочитаю называть точнье: эгалитарно-либералимымъ разложеніемъ Романо-Германской цивилизаціи. Разложеніе это заражаеть и будеть заражать все человьчество до тыхъ поръ, пока движеніе не дойдеть до поворотной точки, или говоря пряміе, до тыхъ поръ, пока того, что я здись говорю и что многимъ кажется лишь одной оригинальностью, не станеть такимъ же общимъ мыстомъ, какимъ теперь стало многос, полявка тому назадъ казавшееся тоже чуть не пустымъ чудачествомъ!

Люди, освобождающіе или объединяющіе своихъ одноплеменниковъ въ XIX въкъ, сотять чего-то національнаю, но достигая своей подитической цъли, они производять лишь космополитическое, т.-е. нъчто такое, что стираетъ все болье и болье націонализмъ бытовой или культурный и смышваетъ все болье и болье этихъ освобожденныхъ или свободно объединенныхъ одноплеменниковъ съ другими илеменами и націями въ общемъ тинъ прогрессивно-европейскаго мыщанства. Космополитическій демократизмъ и націонализмъ политическій—это лишь два оттынка одного же и того же цвыта.

Чтобы понять это, стоить только вспомнить следующія общензвестныя событія исторіи истекающаго ныне столетія.

Демократическое (эгалитарно - либеральное) движеніе началось съ Франціи. Франція первой республики и консульства не зоворила спеціально о національности; она провозглащала обще-демократическое начало. Это такъ; но это начало до того тёсно связано съ политическимъ и племеннымъ націонализмомъ, что космополитическая идея очень скоро и незамётно для самихъ французовъ превратилась въ патріотическую и довела посредствомъ побёдъ политическій патріотизмъ гражданъ этого, по преимуществу племеннаго, чисто-національнаго государства, до неслыханнаго изступленія и героизма.

Замъчательно, что даже войска стали тогда только въ 1-й разъ кричать: Vive la France! Прежде кричали: Vive le roi!

Реакція всей остальной Европы, не желавшей еще тогда разстаться съ величіемъ своей аристократической культуры, пріостановила въ 1816 году этотъ потокъ.

Но остановила она его не надолго.

Франція предлагая, міру *свое* космополитическое ученіе, стала въ высшей степени національна. Всл'ёдствіе давняго сплошнаго единства, племенная этамипарность не бы 'на; у ней не было ни внутри

нодвластныхъ, чуждыхъ племенъ, уравнивая которыхъ съ Французами, можно было бы расшатывать градативный, неравноправно-спасительный строй своего государства; ни настоящихъ соплеменниковъ по языку и крови за предълами Франціи, освобождая которыхъ или присоединяя къ себъ (т.-е. также уравнивая въ правахъ и положеніи со всёми другими), она могла бы способствовать разстройству и распаденію другихъ государствъ и этимъ способствовать косвенно общему всесмъщенію.

Франція (какъ и всякому другому государству) было опасно только одно соціальное, внутреннее, сословное и провинціальное уравненіе, т.-е. однообразіє въ ся единствъ. Это уравненіе и низвело ее неожиданно, тар за шагомъ, наденіе за паденіемъ (и все во имя прогресса, свободы и гуманности!) отъ Жемаппа и Вальми до Меца и Седана, отъ демоническаго й легендарнаго Корсиканца, у вотораго только волосы были плоски (le Corse aux cheveux plats) до Греви, который весь есть ничто иное какъ самое чистое проявленіе "честной" европейской плоскости!

Другія націп и другія державы были въ другомъ положеніи. Для ихъ либерально-эгалитарнаго разстройства историческому року нужень быль другой пріємъ, не столь прямой и односложный, какъ для единой и однородной Франціи, тысячельтіє продержавшейся одними только горизонтальными общественными наслоеніями.

Придумана была иллюзія: національный вопрось или, върнъе назвать, племенная политина.

Источникъ былъ націоналень, замысль тоже; результать же вездѣ все тоть же космополитическій, гражданское равенство, политическая и личная свобода, смѣшеніе племенъ и сословій, однообразіє провинцій, т.-с. то же самое, что во Франціи.

Названіе другое, діло одно.

Дъйствительно-національнаго по мысли, по духу, по формамъ (безъ которыхъ истинное творчество духа невообразимо и не бываетъ), т.-е. оригинальнаго, не вышло изъ этого движенія ничего.

Напротивъ того, очень многое изъ того, что создано было прежде и потомъ съ горячей любовью и непоколебимо сохранялось цѣлые вѣка, погибло очень быстро, благодаря этому новому и какъ бы лукавому повороту революціоннаго вихря.

Этотъ поворотъ быль до того обманчивъ и ослѣнленіе отъ этого вихря было такъ сильно, что многіе мыслящіе натріоты (и даже наши славянофилы) не узнали въ такъ называемомъ національномъ движеніи своего злѣйшаго врага: космополитическую революцію!

Такъ случилось вездѣ; начиная съ 1821 года (т.-е. съ Эллинскаго возстанія) и до мечтаній несчастнаго Араби-паши о независимости Арабовъ...

Подробно перечислять здёсь всё примёры, признаться, тягощусь.

Хочу скорве кончить это письмо. Вспомните ихъ сами—Италію и Австрію, Францію и Германію даже Россію и Польшу 60-хъ годовъ, побъды и пораженія, войны и возстанія... Результать вездъ и ото всею одинь: либеральная демократизація и космополитическое однообразіе идей, вкусовъ, потребностей и внъшнихъ формъ...

У Славянъ, еслибы не было около нихъ этой загадочной, полуазіатской, мистической и какъ-то героически-растерзанной Россіи выпло бы все это смъщеніе и опошленіе и выдыханіе хуже, чъмъ гдъ либо, вслъдствіе подражательности Славянъ, вслъдствіе слабости ихъ охранительныхъ и творческихъ силъ.

Славяне, за неимъніемъ лучшаго, готовы хвастаться (и не разъ хвастались), что они по природъ своей либеральнъе другихъ племенъ...

Да и наши русскіе отъ этого, какъ вамъ изв'єстно, до сихъ поръ не прочь...

Прошу васъ, однако, не ужасайтесь тому, что я говорю о Славянахъ такъ сухо и недоброжелательно.

Я знаю вы за Православіе и Самодержавіе покойны, когда я пишу, но я прошу васъ и за "братьевъ Славянъ" не опасаться.

Въ моемъ идеалъ, или въ пророчествъ моемъ и для нихъ отведено подобающее мъсто. Я говорилъ уже, что ихъ придется освободить и даже невольно быть можетъ объединить въ союзъ, политически устроитъ.

Чего же имъ больше? Они только этого и желають. Бѣдность ихъ мысли выше политической независимости и равенства со всфии другими, съ Нѣмцами, Греками, Турками и т. д., не можетъ и подняться теперь...

Ихъ либсрализмъ долженъ быть сначала удовлетворенъ въ международномъ отношеніи. И чёмъ скорве мы развяжемся съ этимъ необходимымъ в Богъ дастъ послюднимъ эмансипаціоннымъ дёломъ, тёмъ скорве можно будетъ приступить въ двиствіямъ созидающимъ, устрояющимъ, т.-е. ограничивающимъ (не власть, конечно, а свободу!),—однимъ
словомъ къ организаціи, которая естъ ничто иное какъ хроническій
деспотизмъ, всёми, болве или менве, волей и неволей, по любви и изъ
страха, изъ выгодъ или изъ самоотверженія признаваемый и терпимый,
въ высшей степени неравномърный и разнообразный деспотизмъ; постоянная и привычная принудительность всего строя жизни, а не преходящія и невърныя принужденія одной только администраціи.

И это нужно (т.-е. дъйствіе административнаго жезла) и теперь нужно даже до крайности; но для въковаго бытіл этого мало, очень мало...

#### III.

## Гамбетта, Скобелевъ и Висмаркъ \*).

Гамбетта умеръ...

"Aнархіи теперь представляется шанся (говорить по этому поводу "Daily Telegraph"). Какъ бы французы ни скорбъли объ утрать того, кто могь бы совершить дъло отместки и сокрушить Германію, иностранию не раздъляють этихъ сожальній..."

Я согласенъ съ англійской газетой; но у насъ, повидимому, многіє думають иначе... Я не говорю о впикь, посланном в нашими присяжними повъренными на гробо ихъ французскаго собрата по ремеслу \*\*). Это понятно, и удивляться надо только одному, какъ позволило имъ сдълать это безнаказанно петербургское начальство.

Но воть передъ нами передовая статья газеты московской, большею частью серьезной, несомнённо натріотической, нерёдко очень умной... Я говорю о Современных Извыстіяхь. Къ чему этоть уважительный топы! Къ чему вся эта германофобія или германофагія, которая сквозить между строчками...

"Для Россіи въ частности смерть Гамбетты утрата немаловажная, говорить эта газета. Какъ выскочку, наши дипломаты, повидимому, его не совсѣмъ жаловали. Да и были, дѣйствительно, у него не очень пріятныя замашки зазнавшагося буржуа. Но мы знаемъ, союзъ Франціи съ Россіей быль для Гамбетты мечтою, и онъ отъ всего сердца желаль силы для Россіи. Насколько способенъ быль углубиться его умъ, чисто французскій и потому поверхностный, онъ соглашался признать историческія задачи Россіи. Довольно сказать, что онъ связанъ быль самою искреннею пріязнію съ покойнымъ Скобелевымъ. И удивительная судьба! Не исполнилось еще годовщины со смерти нашего героя, смерть похищаетъ собесѣдника, съ которымъ Скобелевь дѣлился мыслями и который Скобелеву повѣралъ свои задушевныя политическія мечты".

Кёльнская Газета подтверждаеть этоть взглядь слёдующими словами: "Сближеніе съ Россіей противъ Германіи нашло въ Гамбеттё столь же ревностнаго сторонника, какъ и въ молодомъ Скобелевв... 1882 годъ унесъ обоихъ сторонниковъ идеи русско-французскаго союза. И это во всикомъ случав выгода для спокойствія міра" (Welt).

Что жь эта близость доказываеть? Она доказываеть только, что Ско-

<sup>\*)</sup> Это письмо прерываеть ходъ мыслей, развиваемыхъ въ первыхъ письмахъ; опо было напечатано подъ пречатавнемъ неожиданной смерти Гамбетты; по тъиъ не менфе и не решился его исключить; ибо по духу она состоить въ связи со следующими письмами и въ нихъ есть ссылки на это, третье.

\*\*Aem. (1885 r.).\*\*

<sup>\*\*)</sup> С.-Петербуріскія Видомости.

белевъ ошибался въ этомъ случай и что политическій смысль его быль гораздо ниже его военнаго генія.

Еслибы еще можно было предположить, что поведение Скобелева было не искренно и что онъ дёлаль лишь "демонстраціи" для нікотораго устрашенія Германіи и для большаго склоненія ен государственныхь людей къ союзу съ нами... "если хочешь мира (или союза)—потобься къ войнь", то, конечно, это было бы очень умно и дальновидно. Но можно ли это предположить? Конечно, ність. Хотя подобная долголітняя и слишкомь тонкая игра очень трудна и опасна, нбо можеть раздражить того, кімь мы дорожимь; но она могла бы имість еще смысль со стороны лица, облеченнаго спеціальною, такъ сказать, властію; со стороны министра, посла или, наконець, самого Монарха; но Скобелевь никімь не быль "оффиціально" унолномочень для подобнаго косвеннаго давленія на Германію и, по всёмь признакамь, его надежды на союзь съ Франціей были искренни.

Мысль о такомъ союзв и о французской "отместкв" не дурна и естественна, нова мы думаемъ только поверхностно о внвшнемъ, военнополитическомъ равноввсіи европейскихъ государствъ и Россіи. Но для
того, кто ни на минуту не хочетъ забыть завітной, исполинской и вміств съ тьмъ весьма осуществимой мечты о независимой, мноюсложной
и новой Славяно Восточной цивилизаціи, долженствующей зампнить Романо Германскую, —для того всяческое униженів Франціи, кать
передовой націи Запада, должно быть дороже военной побыды надъ
Германіей. Еслибы Германія была теперь такой же либерально-эгалитарной республикой, какъ Франція, еслибы въ ней президентомъ сидіять какой-нибудь "честный труженикъ" вродів Вирхова, то трудно
было бы, конічно рішить, которая изъ двухъ республикъ гнусніве, ненавистніве, и пошліве... парижская— "tigre-singe", по выраженію (кажется?) Вольтера, или та "корова", граціозно играющая на лугу, съ которой сравниваль Герценъ либерально-революціонную Германію.

Германское современное общество, положимъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, быть можетъ, еще буржуазнѣе и хуже (по идеаламъ, а не поведенію лицъ,—надо поминать эту разницу) французскаго; но Германское государство—монархія; и нѣмецкое общество еще выносить это государство; оно еще не настолько пало, чтобы не выносить такихъ людей, какъ старый, воинственный императоръ, Бисмаркъ, Мольтке... Къ тому же, у Германіи, если только она не пойдетъ прежде времени противъ Россіи, еще не исполнившей своего роковаго назначенія и потому политически непобъдимой, есть еще огромныя задачи на Западѣ,—присоединеніе 8 милліоновъ австрійскихъ нѣмцевъ (пожалуй, и безъ выстръла), завоеваніе Голландін, и вытекающее изъ этого морское соперничество съ Англіей; весьма возможныя и естественныя претензіи въ Балтійскомъ морѣ; дальнѣйшее униженіе Франціи, которую, въ слутай равнодушія Россіи, вовсе не такъ трудно даже и раздылить теперь, какъ Польшу, между Италіей, Испаніей и Бельгіей, оставляя въ середині небольшой независимый остатокъ, и, наконецъ, господствовать надъвсёмъ Сіверо-Западомъ, замінивъ непригодную послів великаго семильтія (отъ 71 до 78 г.) идею культурнаго Drang nach Osten систематическимъ государственнымъ движеніемъ nach Westen.

Воть какіе простые помыслы и вивств, сътвить не легкія по исполненію задачи могуть предстоять даже и подгнившей соціально Германіи за предълами нынѣшней имперіи, если она будеть дружить съ Россіей. Россія нужнѣе Германіи, чѣмъ Германія Россіи...

Въ самомъ дѣлѣ, какое *существенное*, *органическое*, такъ сказать, и непоправимое зло можетъ намъ сдѣлать Германія въ случаѣ войны съ нами и нашего пораженія?

Отдать Австріи Константинополь?

Это смешно! Надолго ли? Разве въ наше время явнаго антиконституціоннаго новорота идей, - въ наше время, -- аграрно-рабочаго движенія противу меркантильнаго индивидуализма; въ наше время - неокопченной еще племенной эмансипации и неосуществившагося еще племеннаго объединенія, - развів можеть успівно бороться государство... положимъ... 50-ти-милліонное\*), конституціонное, и малоземельное, почти исключительно-меркантильное, наскоро сколоченное въ слабую федерацію, безъ всякаго преобладающаго и одушевленнаго единствомъ иден племени, съ государствомъ 80-милліоннымъ, имфющимъ, въ средъ этихъ 80 милліоновъ поданныхъ, милліоновъ болье 50 однороднаго, цыльнаго племени (русскихъ), вдобавокъ легко одушевимаго, съ государствомъ многоземельнымь, общиннымь, и въ которомь индивидуально-буржуазный духг такь не серьезень, что не выдержаль и 20 льть либеральнаго режима, а породиль только крайнее объднъние у однихъ, безумное, болъзненное какое-то грабительство у другихъ, у третьихъ отчанніе и самоубійство, а у самых умных совершенное разочарованіе въ благодътельности юридического разенства и гражданской свободы?...

Разумвется, туть серьезная борьба возможна только въ двухъ-трехъ регулярныхъ сраженіяхъ... и только! У Австріи нѣтъ будущности; у Россіи великая. Вредна ли, или полезна будеть эта будущность Россіи для остальнаго человѣчества, разрушительная она будетъ или созидающая, —это другой вопросъ; но что будущность есть великая, —это ясно. Это исно изъ самихъ отвратительныхъ пороковъ нашихъ; міръ долженъ скоро отвазаться отъ идей 89 года, отъ равенства и свободы; это только не ясно для тѣхъ глупцовъ, которые думаютъ, что нужна еще у насъ конституція, чтобы окончательно въ этомъ убѣдиться...

<sup>\*)</sup> Я кладу для Австрін около 50-ти милліоновъ наобумь, въ случав предволагаемаго присоединенія къ ней Болгарскихъ, Сербскихъ странъ, Царьграда и даже части Польши.

#### IV.

## Кавое сочетаніе обстоятельствъ намъ выгоднае всего?

Иное дѣло писать о предстоящихъ намъ или о возможныхъ и желательныхъ политическихъ дъйствіяхъ нашихъ; иное дѣло излагать взгляды на предстоящія, возможныя или желательныя, политическія обстоятельстви, долженствующія обусловить образъ этихъ дѣйствій.

Когда мы говоримъ о желательныхъ дъйствіяхъ, мы даемъ нѣчто вродѣ совѣта. Когда мы говоримъ только объ обстоятельствахъ, — мы дѣлаемъ нѣчто вродѣ предсказанія.

Давать совъты считается дъломъ болье скромнымъ, чъмъ предсказывать или пророчествовать. Не знаю, всегда ли это такъ. Если, напримъръ, врача не приглашають на консилумъ для избранія тъхъ или другихъ способовъ лъченія, не смъшно ли будетъ съ его стороны предлагать практическіе совъты? Но если этотъ самый врачъ думаетъ, что онъ предвидить счастливый исходъ бользии, если обстоятельства (доже вовсе и не зависящія ото воли больнаго и его близкихъ) сложатся такъ-то и такъ-то, то я полагаю, что онъ хорошо сдълаетъ, если откровенно выскажетъ кому-нибудь свою мысль. При такихъ условіяхъ самое смълое пророчество гораздо скромнъе пепрошеннаго совъта.

Такъ хочу и и поступить въ этомъ письмѣ. Совътовать и никому не призванъ; но предвидънія и предчувствія мои нахожу полезнымъ сообщить хотя бы и тъмъ немногимъ людямъ, которые могутъ сочувствовать мнѣ.

Какія же обстоятельства выгодніве всего для той высшей итли, къ которой мы, русскіе, вовсе и не думаємъ сознательно стремиться, но къ которой фатально влечеть насъ исторія, отчасти вопреки ощибкамъ нашего "по-европейски" настроеннаго разума, отчасти благодаря самымъ этимъ счастиливымъ ощибкамъ \*)?

Но прежде еще, чымы изложить мой взгляды на эти обстоятельства, надо напомнить: какая же эта самая высшая ильь?

Я сказаль во 2-мь нисьм'в моемь, что Россія— не просто государство; Россія, взятая во всецівлости со всіми своими азіатскими владівніями, это цівлый мірь особой жизни, особый государственный мірь,

<sup>•)</sup> Вы знаете, что, ціня очень высово человіческій умь и геній отділіныхь лиць, какъ непосредственную могучую и непроизвольную силу, я очень низко ціню общій разумь человічества съ точки зрівнія практической его цілесообразности; въ стомъ смыслів и опибки, и порови, и глупость, и незнаніе, —однимъ словомъ все, что счатается худимъ, приносить плоды и способствуеть невольному достиженію той шли другой тамиственно и не нами предназначенной ціли.

не нашедшій еще себъ своєобразнаго стиля культурной государствен-

Поэтому не изгнаніе только Турокъ изъ Евроны и не эмансипацію только Славянъ и даже не образованіе во что бы то ни стало изъ встать Славянъ, и только изъ Славянъ, племенной конфедераціи должны им нивть въ виду, а нечто боле широкое и по мысли боле независемое.

Это болбе широкое и по мысли независимое должно быть ничеми инымъ, какъ развитіемъ своей собственной, оригинальной Славино-Азіатской цивилизаціи, отъ Европейской (или Романо-Германской) настолько же отличной, насколько были отличны: Эллино-Римская отъ пред-шествовавшихъ ей Египетской, Халдейской и Персо-Мидійской; Византійская (распространявшая свое вліяніе до ІХ, Х и ХІ в'єковъ и на западныя страны) отъ предшествовавшей ей Эллино-Римской, или, наконецъ, настолько, насколько была отлична новая, послюдияя Романо-Германская цивилизація отъ предшествовавшихъ ей и отчасти поглощенныхъ и претворенныхъ ею органически цивилизацій Эллино-Римской в Византійской \*).

Подобная историческая цѣль достигается, конечно, вѣками, сознательными и безсознательными усиліями цѣлаго ряда поколѣній, ихъ прямыми и косвенными, совершенно даже иногда нецѣлесообразными дѣйствінми; но исторія доказываеть намъ, что нѣкоторыя удачныя предпріятія и рѣшительные поступки вліятельныхъ и власть имѣющихъ лицъ, увлекающихъ за собою толиы или пріостанавливающихъ извѣстное движеніе, опредѣляють дальнѣйшій типъ или стиль культурнаго развитія и могутъ считаться поворотными пунктами всеобщей и частной исторіи. Примѣровъ на это множество, и я нахожу даже лишнииъ ихъ здѣсь приводить. Они должны быть извѣстны изъ учебника.

Такимъ поворотнымъ пунктомъ для насъ, Русскихъ, должно быть взятие Царырада и заложение тамъ основъ повому культурно-государственному зданию. И такъ какъ несомнънно то, что человъчество стало но всъмъ отраслямъ жизни теперь самосознательные, чыть было тогда, когда происходила смына прежнихъ великихъ культурныхъ типовъ, то главныя черты предстоящей культуры можно даже, сообразно съ примырами прежняго, и приблизительно угадать особенно съ ея отрица-

<sup>\*)</sup> Я должень здесь прибавить, что главными основанеми этих инслей монислужила мит квига г. Данилевского "Россія и Европа". Г. Данилевскій, но справедливому замічнію г. Страхова, первий обратиль вниманіе на эту сміну культурмист типост или стилей. Эту теорію культурной сміни можно назвать истинними откритієми, принадлежащими исключительно русскому мислителю. Положимь, Хомяковь и другіе славлиофили развивали нічто подобное прежде г. Данилевского; по у нихъ все это было не ясно, не праведено въ систему и, главное, не производило впечатлійнія чего-то органического, чего-то такого, чему быть надлежить; а въ сочивеніи "Россія и Европа" весьма ясно этого рода освіщеніе. — Аэт.

*тельныхъ сторонъ*. Но здёсь рёчь не столько о сакой этой цёли, сколько объ обстоятельствахъ, выгодныхъ для ея достиженія.

Обстоятельствами, выгодными для насъ и для всего Славяно-Восточнаго міра, я считаю приблизительно следующія:

- 1) Скорая война съ Австріей или Англіей.
- 2) Соглашение съ Германией.
- 3) Анархія во Франціи. Прежде или посл'в нашей войны—это второстепенный вопросъ.
- 4) Неустройства въ Болгаріи и Сербін; грубые промахи короля Милана и неблагодарность либеральных Болгарь и Сербовъ.

Объяснюсь подробиве:

1) Скорая и несомивно (судя по общему положенію политических діяль) удачная война, долженствующая разрішить Восточный вопрось и утвердить Россію на Босфорів, дасть намъ сразу тоть выходо изъ нашего нравственнаго и экономическаго разстройства, который мы напрасно будемъ искать въ одивхъ внутреннихъ перемінахъ. Разъ віжовой сословно-корпоративный строй жизни разрушень эмансипаціоннымъ процессомъ.—повая прочная приная пранизація на старой почет и изъ однихъ старыхъ элементовъ становится невозможной. Нуженъ крутой повороть, нужна новая почва, новыя перспективы и совершенно непривычныя сочетанія, а главное необходимъ новый центръ, новая культурная столица.

Само собою разумъется, что Царьградъ не можеть стать административной столицей для Россійской Имперіи, подобно Петербургу. Онъ не должень даже быть связань съ Россіей въ той формь, которая зовется въ руководствахъ международнаго права "union réelle", т.-е. онъ не долженъ быть частью или провинціей Россійской Имперіи. Великій міровой центръ этотъ съ прилегающими округами Оракіи и Малой Азін (напр., до Адріанополя включительно и вплоть до нашихъ теперешнихъ границъ около Карса) долженъ лично принадлежать Государю Императору; т.-е. вся эта Цареградская или Византійская область должна подъ какимъ-нибудь приличнымъ названіемъ состоять въ такъ называемомъ "union personelle" сп русской короной. (На подобіе Финляндін, или прежней Польши, или на подобіе Норвегіи, въ которой породь Шведскій есть начто врода насладственнаго президента). Тама, само собою, при подобномъ условіи, и начнутся ть новые порядки, воторые могуть служить высшимь объединяющимь культурно-государственнымъ примъромъ, какъ для 1000-лътней, иссомитино уже устаръвшей и съ 61-го года забольешей эмансипаціей Россіи, такъ и для испорченныхъ европейскими вліяніями авинскихъ Грековъ и Юго-Славянъ.

Поставленый, съ одной стороны, съ Россіей только въ мичное, а не въ реальное соединеніе; призванный, съ другой — стать не административной только столицей одного государства, а культурнымъ цен-

тромъ цѣлаго Греко - Славинскаго союза или Новаго Восточнаго міра, Царыградъ не легко подвергнется опасности, что въ него цѣликомъ и спроста перенесутся устарѣвшія привычки демократизованнаго за послѣднее время Петербурга, а напротивъ того, самъ этотъ, столь вредный, цивилизованный, но не культурный (не культурный, значитъ по моему, несвоеобразный) Петербургъ начнетъ быстро падать и терятъ значеніе, и въ самой Россіи административная столица почти невольно перенесется вживе, —въроятно не въ Москву, а въ Кіевъ.

Итакъ, будутъ тогда ден Россіи, неразрывно-силоченныя въ лицѣ Государя: Россія — Имперія съ новой административной столицей (въ Кієвѣ) и Россія — Глава Великаго Восточнаго Союза съ новой культурной столицей на Босфорѣ.

Таковъ наилучшій и даже единственно возможный исходъ нашъ изъ современнаго нашего положенія; и для скоръйшаго достиженія подобной цъли позволительно русскому гражданину желать, чтобы Австрія или Англія какимъ-нибудь слишкомъ дерзкимъ поступкомъ, или сама Турція какими-нибудь новыми и нестерпимыми безпорядками выпудили бы насъвоевать.

Еслибы я призванъ былъ совътовать, то и бы даже посовътоваль довести ихъ поскорые до этого. И лучше бы все-таки начать съ Австрін; ибо тогда одно чувство самосохраненія дало бы намъ нравственное право паправить изъ Карса войска къ Босфору. Воюя съ Австріей, мы имъли бы полное право позаботиться, чтобы нашей армін никто не угрожаль съ юга.

Турція нала бы тогда сама собою. Всв эти австро-русскія соглашенія и "лестные пріємы", о которыхъ пишуть въ газетахъ, могуть быть очень искренни, благоразумны и т. д. Но... и Шлезвигь-Голштейнское соглашеніе — кончилось битвой при Садовой и изверженіемъ Австріи изъ Германскаго Союза.

Вѣдь я сначала предупредиль васъ, что буду говорить больше о благопріятныхъ обстоятельствахъ, для цѣлей высшихъ (культурныхъ), чѣмъ о похвальныхъ и полезныхъ для цѣлей нозшихъ (утилитарныхъ, напр. для меньшей потери людей и денегъ).

О русскихъ столицахъ необходимо замѣтить здѣсь еще нѣчто особое, нѣчто такое, съ чего приличнѣе, пожалуй, было бы даже начать, ибо это очень важно. Изъ всѣхъ культурно-государственныхъ образованій, возникшихъ, павшихъ и существующихъ нынѣ со времени Рождества Христова, только у двухъ подобныхъ историческихъ организмовъ была до сихъ поръ наклонность перемѣнять столицы: у Мусульманизма и Россіи. Всѣ остальныя государства и культурно-религіозныя организаціи въ Западной, близкой къ намъ Азіи, въ Сѣверной Африкѣ, въ Западной Европѣ и въ ея грубомъ продолженій новѣйшей Америкѣ, — центровъ своихъ не мѣняли и жизнь всѣхъ этихъ государствъ и культур-

ныхъ организацій была и есть неразрывно и неподвижно связана съ какимъ-пибудъ городомъ. Панство съ Римомъ; Франція съ Парижемъ; Австрійское государство съ Віной; нечего и сомийваться, что съ переходомъ Вѣны въ обще - германское владѣніе погибнеть Австрія безвозвратно. Великобританія, понятая какъ Англія въ тесномъ смысле, какъ Соединенное Королевство Великобританіи и Ирландіи, а не какъ культурное всесветное поприще Англо-Саксонскаго племени, неразрывно связана съ Лондономъ, несмотря на всю свою децентрализацію, и связь эта выразилась разче именно съ той поры, когда стиль англійской культурной государственности определился впервые съ ясностью, т.-е. съ эпохи Тюдоровъ. Мелкія государства Италіи и Германіи, им'явшія прежде (особенно въ первой) каждое свой особый культурный оттынокъ, всъ были связаны съ опредъленными городами, со своими второстепенными столицами... Единая Италія, давно тяготвишая къ Риму, естественно и въ очень короткое время овладела имъ. Остается еще сомнительнымъ-возможно ли и удобно ли будетъ даже-и для совершенно объединенной Германіи перенести, посл'в неизбъжнаго паденія Австрія, свою столицу изъ скучнаго Берлина въ пріятную и веселую Віну? Не слишкомъ ли это будеть близко къ границамъ того же неотвратимато Восточно-Славянского Союза? Я сказаль, что только Россія и мусульманство міняли не разу свои столицы. Мусульманство, начавшись въ Меккъ, перешло потомъ въ Багдадъ, Бруссу, Адріанополь и Царьградъ; н, покинувъ Царыградъ, оно должно будеть искать себъ новый центръ въ Азіи или Африкъ, или окончательно разлагаться и угасать, подобно религіи Зороастра.

Россія начала свою историческую жизнь въ Новгородь; но очень скоро перенесла свой центръ въ Кіевъ, потомъ во Владиміръ и Москву, потомъ въ Петербургъ, и теперь видимо рвется отъ него опять къ югу... И такъ, религіозная культура исламизма и государственность Русскаго племени со стороны этой "непосъдности" сходны. Но, съ другой стороны, разница между ними огромная. Исламизмъ, маняя центръ, мъняль племя, мъняль государственность, но самь не мънялся, вакь и следовало ожидать отъ свособразной религозной культуры. Русское племя и русская государственность, имби въ себъ всегда мало оригинальнаго, всякій разъ, миняя центры, миняли и ничто весьма важное въ своемъ культурномъ типъ, во всемъ строъ своей жизни и въ духъ своего міровоззримія. Новгородъ-первый зародышъ государственности и племеннаго объединенія: призваніе варяговъ; Кіевъ православіе и начало удільной системы (какая-то неудачная понытка своеобразнаго устройства); Владиміръ (ненадолго-такое же преддверіе Москвы, какъ Новгородъ преддверіе Кіева); Москва-надевіе удільной федераціи; царство; утвержденіе восточно-византійскаго культурнаго стили; новый норывъ, такъ сказать, изъ "Варягъ въ Греки"; Петербургъ - Европа; обратный порывъ "изъ Грековъ въ Варяги", но съ сохраненіемъ огромнаго, уже крфпко нажитаго, византійскаго запаса. Съ 61 года нашего стольтія крайній европензмъ повидимому торжествуеть; илмозія "благоденственной", эвдемонической демократизаціи увлекаеть петербуріски - настроенную интеллигенцію всей Россіи; начинается разложение Петровской России по послыднимь свропейскимь образцамь. Тысячельтію Русской государственности ставять памятникь въ Новгородь; а тысячельте для государствы-инфра роковая и страшная, ибо очень немногія государственныя формаціи прожили больше 1000 льть; бельшинство прожило меньше! И въронтно, еслибы не было этого спасительнаго Восточнаго вопроса и этого великаго Царьграда, то намятникъ гордости нашей въ 62 году сталъ бы намятникомъ разочарованія и отчаннія... чуть-чуть не надгробнымь!.. Но въ эти же самые роковые года (61, 62, 63) возобновляются съ новой силой тѣ Юго-Славянскія и Греческія движенія, которыя мало-по-малу разложили Турнію, сделали невозможной Византію Эллинскую \*) и приготовили намъ путь къ чему-то новому, къ чему-то такому, что должно же быть своеобразносозидающимъ, чтобы не стать только разрушительнымъ (и замътимъ, не по европейски, а ужь гораздо болье разрушительныму!...).

Третьяго пути быть туть не можеть, и назадь мы уже боле въ делахъ Восточно-Славянскихъ идти не въ состояніи...

Вото почему я нахожу, что чимо скорие, тимо лучше. Цареградская Русь освежить Московскую, ибо Московская Русь вышла изъ Цареграда; она боле Нетербургской культурна, т.-е. боле своеобразна; она менве раціональна и менве утилитарна, т.-е. менве революціонна; она переживств петербуріскую. И чемъ скорее станеть Петербургь чемъ-то вроде Балтійскаго Севастополя или Балтійской Одессы, твиъ, говорю я, лучше, не только для насъ, но вфроятно и для такъ называемаго "человъчества", нбо не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входиль на Синай, что Эллины строили свои изящвые Акрополи, Римляне вели Пуническія войны, что геніальный красавець Александръ въ пернатомъ какомъ-нибудь шлемъ переходилъ Граникъ и бился подъ Арбеллами, что апостолы проповедывали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирахъ для того только, чтобы Французскій. Нъмецкій или Русскій буржуа въ безобразной и комической своей одеждъ благодуществоваль бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинахъ всего этого прошлаго величія?...

<sup>\*)</sup> Воть мой ответь темь, которые не понимають, что и стою вовсе не за все племя Элминское, а лишь за Патріархаты и за такь называемихь фанаріотого, т.-е. за высшее Греческое духовенство, которое одного духа съ покойныть митропольтомъ Филаретомъ.

Стыдно было бы за человъчество, еслибы этотъ подлый идеаль всеобщей пользы, мелочнаго труда и позорной прозы восторжествоваль бы навъви!...

Чамъ скорве война, тымъ выгоднее для высшаго идеала!

2) Соглашение съ Германией. Объ этомъ я подробиве говориль въ III-мъ письмъ и повторять здъсь того же не буду, даже и кратко. Напомню только воть о чемъ: въ І-мъ моемъ письмф (№ 83 прошлаго года) я сказаль, что средства для достиженія цілей нашихь, разумічется, надо выбирать самыя легкія, но только до тёхъ поръ, пока это не вредить высшему идеалу нашему. Если же эти легкія средства осуществленію высшаго идеала (культурному отдълению от Запада) вредять, то надо намъ быть готовыми и на всякія жертвы, лишь бы это призваніе наше не упустить изъ виду. Напримъръ, еслибы Германія, положимъ, предложила намъ подълить Турцію съ Австріей, т.-е. отдать Австріи въ полное обладаніе Западную часть Балканскаго полуострова до Салоникъ, а самими взять Малую Азію, Босфорь и часть Оракій съ Адріанонолемъ, то такое сочетаніе обстоятельствъ, по моему мивнію, счесть невыгоднымь. И не только легкая война съ Австріей, но и кровопролитная война съ самой Германіей, съ моей точки зрвнія (государственно-культурной, а не утплитарно-эвдемонической), должна считаться условіемъ несравненно болье выгоднымъ, чымъ соглашеніе, подобное вышеприведенному. Казалось бы, съ точки зрвнія легкости и удобства пріема, начать съ Турцін, а кончить Австріей выгодно; т.-е. выгодно, допустивъ австрійцевъ господствовать надъ западной частью Балканскаго полуострова года на три, на четыре, изгнать ихъ оттуда поздиве победоносно; но не надо забывать, что Австрія страна боле либеральная и вообще болье европсиская, чьмь Россія, и въ три-четыре года власти можеть невоторыми сторонами своего либерального европензма развратить Сербовъ и Албандевъ еще гораздо больше, чъмъ католичествомъ. Востать-то Сербы и Албанцы возстанутъ подъ нашимъ знаменемъ несомивно противу Австріи поздиве, но никоторыя струны, и безъ того у нихъ (особенно у Сербовъ) слабия, могутъ совершенно оборваться; папр. православное чувство, которому либеральный свропензмъ гораздо больше вредить, чемъ само католичество. Юго-Славяне и безъ того православные весьма плохіе, и не будь на Востокъ Грековъ, особенно Грековъ столь напрасно поруганнаго у насъ фанаріомскаго духа (т.-е. просто стиро-Московскаго), то за будущее Православной Церкви на Востокъ можно бы рышительно отчаяться.

Воть одна изъ главныхъ причинъ, почему механическій, "трауматическій", такъ сказать, вредъ большой войны надо предпочитать химическому и тонкому отравленію европензмомъ тохъ именно странъ, къ которымъ тягответь все болье и болье геній нашей исторіи. Изъ войны съ Германіей мы также выйдемъ побідителями, не потому, что наше войско окажется непременно лучшимъ, или генералы наши непременно проявятъ пеобычайную находчивость, но потому (это ужь непременно), что Восточно-Славянскому Союзу нужно быть, потому что ему предназначено создаться и Германія объ эту идею разобъется точно такъ же, какъ разбились Австрія и Франція объ единство Италіи и Германіи...

Я говориль, что илеменная эмансинація есть ничто иное, какъ оттівнокъ общей эгалитарной революціи, но именно потому-то ея идея и должна быть внолив (или приблизительно) исчернана прежде, чімъ демократизація и Занада и Востока, достигши до своей точки насыщенія и до полнаго въ самой себів разочарованія, не заставить человівчество выйти на новые и творческіе пути, вмісто тіхъ разрушительныхъ, по которымъ оно такъ самонаділянно и глупо стремится съ конца прошлаго віка.

Есть еще одна частность по поводу Германіи и Славянъ; было бы большимъ счастіемъ, еслибы Нівицы заставили бы насъ предать Чеховъ на совершенное събдение германизму. Иначе можно опасаться, что они попадуть тоже въ составъ Великаго Восточно-Славянскаго Союза; - это было бы великимъ бёдствіемъ. Чехи- это европейскіе буржуа по преимуществу; буржуа изъ буржуа; "честные" либералы изъ "честныхъ" либераловъ. Ихъ претенціозное и либеральное бюргерство гераздо вреднее своимъ мириымо вмешательствомъ, чемъ бунты Польской шляхты. Это тоже химическое, внутреннее отравление. Ихъ гуситизмъ гораздо опаснве језунтизма; језунтство и наиство осизательны, стройны, охранительны, ясны, наконець; гуситизмъ же есть лишь отрицание католичества; революціонное племенное знамя оппонирующаго по-европейски Чешскаго мащанства. Нать пусимской ремини; есть только гуситская критика, гуситское отвержение всего положительнаго. У Лютера есть хоть Аугсбургское исповыдание; у гуситизма исповеданія ніть, а есть только "охи" и "ахи" протеста и пусто-славянскаго фразерства! Эгалитарнаго либерализма довольно и у насъ, и у Болгаръ, и у Сербовъ, и у Грековъ, и у Румынъ, и у Словаковъ, а теперь даже и въ Польшъ; довольно его и безъ Чешскато ученаго, трудолюбиваго и м'вщански настойчиваго контингента.

Вопросъ въ томъ — какъ ослабить демократизмъ, европеизмъ, либерализмъ во всёхъ этихъ странахъ, какъ задушить ихъ, а не въ томъ какъ подбавить имъ еще чего-то архи-либеральнаго и архи-европейскаго....

Еслибы нужно было проиграть два сраженія Німцамъ, чтобы обстомпельства заставили насъ съ радостью отдать имъ Чеховъ, то я, съ моей стороны, желаю отъ души, чтобы мы эти два сраженія проиграли! Я знаю, славы у насъ останется еще довольно въ конечномъ результать и при этой частной неудачь... О томъ, почему намъ выгодны анархія во Франціи и нѣкоторыя ошибки и неустройства въ Юго-Славянскихъ земляхъ, я поговорю въ слѣдующемъ письмѣ.

Y.

## Какое сочетание обстоятельствъ намъ выгодиве всего?

Въ предъидущемъ письмѣ я сказалъ, что *третьимъ* выгоднымъ для насъ условіемъ я считаю анархію во Франціи (прежде или послѣ взятія нами Царьграда—это вопросъ второстепенный).

Почему же это такъ? Я затрудняюсь отвъчать на это потому, что мит стыдно за несогласных со мною! Но отвъчать, хотя бы очень кратко, необходимо; ябо опыть жизни убъдиль меня, что большинство не то, чтобы "нашихъ соотечественниковъ", но вообще большинство претендующее люнимать "(la mediocrité collective" по опредъленію Дж. Ст. Милля) понимаеть поздно... Было же время, когда и и не ясно все это понималь. Нужно поэтому снисхожденіе и къ другимъ...

Вотъ чего я, напримъръ, не понималъ лътъ 15—20 (положимъ) тому назадъ, а теперь понимаю, благодаря, копечно, помощи хорошихъ книгъ и статей, о которыхъ я ниже и упомяну съ признательностью.

1) Франція была передовая страна Запада съ самаго начала развитія романо-германской культуры. Франція - это романо-германская Европа по преимуществу, - это такой историческій факть, который можно назвать математически или физически точнымъ. Съ этимъ согласны и сами Французы всёхъ партій, и всё иностранцы, какъ сочувствующіе Франціи, такъ и ненавидящіе ее. Во Франціи все общесвропейское \*) выразилось резче, иснее, нагляднее, такъ сказать, чемъ въ другихъ странахъ Запада. Борьба реальныхъ силъ общества, силъ соціально-политическихъ, властей, сословій классовъ была во Франціи выразительнье и какъ бы последовательные, чемъ те же движения въ Англи. Германіи, Италіи, Испаніи. Во Франціи сміна владычествъ: церкви, дворянства, монархін, буржуазін-была определенне и какъ бы резче и решительнее. Все те движенія, которыхъ результаты должны были имъть широкое и безповоротное вліяніе на судьбы всего Романо-Германскаго міра, происходили или вслідствіе прямой французской иниціативы и подъ французскимъ руководствомъ; или когда эти движенія зарождались и разрослись въ Италія, Англіи, Германіи, то всякій разъ для распространенія ихъ на всю Европу и далье требовалась французская популяризація, французская переділка ихъ мастных форми въ общедоступныя. Распаденіе Церквей, т.-е. выдівленіе Католичества изъ

<sup>\*)</sup> Протестантство, напр., чью обще-епропейского вазвачения.

обще-православнаго единства, -выдълсніе, опредълившее безповоротно самыя основныя и ризкія особенности будущей Романо-Германской исторіи совершилось подъ непосредственнымъ вліяніемъ французскаго монарха, - Карла Великаго. Во главъ крестовыхъ походовъ стало прежде всъхъ французское рыпарство. Французы же довели и принципы рыпарства до наистрожайшаго и наитончайшаго ихъ выраженія. Союзъ городскихъ общинъ съ королемъ противу феодальныхъ дворянъ былъ во Франціи постоянные и ясные, чымь вы исторіи другихы европейскихы государствы. Монархія во Франціи была блистательніе и абсолютніе, чімъ гділибо; только Людовикъ XIV во всей Европъ имълъ логическое право сказать: "L'Etat c'est moi!" Моды и общественные обычаи Франціи господствують вездё уже около 200 лёть, и до сихъ поръ люди не рфшаются отъ нихъ отказаться, несмотря на то, что они пережили сами себи, исказились подъ вліяніемъ демократическаго строя общества; несмотри на то, что они только неудобны и смешны, но и не целесообразны; ибо моды и светскіе обычаи имеють въ виду изящество, эстстику, а моды и обычан Франціи XIX в'яка давно уже, за исключеніемъ весьма немногихъ своихъ сторонъ, весьма неизлины и некрасивы. Они даже въ высшей степени, до безпримприости, такъ сказать, исторической, вредять развитію хорошаю реализма въ современномь искусствъ. Поневол'в все пишуть на картинахъ мужиковъ (людей погрубфе), когда людей потоньше и психически болье интересных и сложных изображать по внышнему безобразію ихъ одежды (особенно мужской) на картинь нельзя! (Какой же сльной не видить, напримъръ, на батальныхъ картинахъ Верещагина и друг. художниковъ до чего европейскій русскій солдать выходить на безстрастномъ и безпристрастномъ полотив безобразиве и кукловатве азіатскаго пизама; не говоря уже о мусульманахъ въ чаммъ н т. п.).

Атеистически-либеральное движеніе умовъ началось въ Англіи, но общечеловѣческій вредъ причинило это направленіе только черезъ посредство Франціи XVIII вѣка.

Въ концѣ того же прошлаго вѣка и въ началѣ XIX практическое приложеніе этихъ идей Руссо, Монтескье, Дидерота и Вольтера къ государственной жизни во Франціи приняло изступленные, фанатическіе размѣры, произвело сперва либерально-эгалитарный терроръ внутри сословно-монархической Франціи, а потомъ подъ знаменемъ Наполеона цѣлымъ рядомъ неслыханныхъ побѣдъ убъждало остальную Европу въ необходимости и силѣ этихъ революціонныхъ идей; и, несмотря на низверженіе Наполеона, во всѣхъ остальныхъ государствахъ Европы, гдѣ раньше, гдѣ позже, гдѣ быстрѣе и опрометчивѣе, гдѣ осторожнѣе и медленнѣе распространялась, однаво, эта самая демократическая револючия безъ террора, а путемъ мирныхъ и легальныхъ реформъ. (Пріемъ, конечно, болѣе пріятный, —плоды тъ же, не менье ядовитые!)

Франція первая укрвинла христіанскую религію на Западв; она же первая начала сивло и открыто вытравливать ее изъ жизни. Франція скорбе другихъ державъ довела монархію до высшей точки величія и блеска; она же первая и рёшилась стать настоящей демократической, эгалитарно-либеральной республикой. Французское дворянство было въ свое время образцомъ изящества и блеска; французскій буржуа есть нынче образець пошлости, грубоватости или изломанности и дурныхъ манеръ (физически даже очень дурныхъ). Герценъ справедливо замътилъ, что даже лица у этихъ буржуа все какія-то некрасивыя и ничтожныя (и это до того варно, что стоить только сравнить портреты Трошю, Шанзи, Макъ-Магона и другихъ генераловъ новой Франціи съ портретами Бисмарка, Штейнмеца, Мантейфеля, даже злаго и бритаго Мольтке, а также съ портретами французовъ XVIII, XVII, XVI въва, чтобы понять до чего Герценъ правъ) \*). И въ этомъ отношеніи, значить, въ отношенің вырожденія, паденія, униженія всяческаго, Франція тоже остается передовой страной Романо-Германской Европы, раньше доходившей и доходящей до всего того, до чего суждено дойти всей Романо-Герман. ской Европъ... Падать-такъ падать во всемъ и совствиъ! Соціалистическое ученіе по всёхъ его главныхъ видоизм'яненіяхъ (отъ Бабёфа до Кабе и Луи Блана) зародилось и развилось во Франціи; и во Франціи же начались и первые бунты рабочихь, подъ этимъ уже не гражданскимонидическимъ, но экономическимъ знаменемъ. Въ Парижћ и во Франціи люди прежде другихъ рышились жечь историческія зданія и картины, взрывить церкви и выбрасывать изъ школь (легальнымь порядкомь) Распятія... Лаже великая, охранительная, художественная англійская конституція должна была пройти сквозь французское ариеметическое какое-то опошленіе, чтобы имъть возможность принести воздів тогь вредь, который она принесла на континентъ Европы, разбившись, наконецъ, о священную скалу Русскаго Самодержавія.

Замћчу, что все это, перечисленное мною здѣсь безъ особаго вниманія и нѣсколько второняхъ, гораздо послѣдовательнѣе, точиње и вообще несравненно лучше изложено у Гизо въ его превосходной "Исторіи цивилизаціи", у Данилевскаго въ истинно великой (хотя и очень дурно мѣстами написанной) книгѣ "Россія и Европа", и, если меня не обманываетъ память, въ одной очень хорошей статьѣ г. А. Градовскато въ журналѣ "Заря" (за 69 или 70 годъ). У каждаго изъ этихъ авторовъ свои оттѣнки и своя цѣль, но всѣ они приводятъ мысль къ одному результату: Франція—это Европа—раг excellence; это "пупъ" Романо-Германской цивилизаціи; primum vivens—primum moriens западно-европейской государственности.

И такъ?

,:

<sup>\*)</sup> Гамбетта и Бурбак Г роятно, одинъ по врови Г

<sup>•</sup> чистие французы по врови,—не Галлы. Вътой же, извъстно что, Гревъ.

И такъ, выводъ до грубости простъ: если для дальнъйшей независимости Восточно-Россійской мысли отъ мысли Романо-Германской, для выступленія на новые, иные пути культурной по идев и формв государственности необходимо чтобы въ глазахъ людей Востока (которые не очень дальновидны) престижь Романо-Германской цивилизаціи поскорбе все падаль бы ниже и ниже, если для достиженія той умственной независимости, безъ которой не для чего, по моему, долго и жить одной политической независимостью, необходимо, чтобы подобострастные предразсудки въ пользу европейской цивилизаціи поскорфе перешли бы вз свирьное предубъждение противу нея, то надо желать, чтобы какъ можно скорве и окончательные компрометтировала бы свой чений та страна, которой принадлежить иниціатива современно понимаємаю про- ресса (т.-е. прогресса не разнообразнаго развитія, а всеравняющаго революціонизма). Надо, чтобы новыя европейскія идеи, господствующія съ XVIII въка и до сихъ поръ, доказали бы какъ можно скорве и яснье свою несостоятельность. Нынышнее большинство рышительно не понимаеть, что пошло и низменно, что въ жизни изящно или величественно; не понимаеть даже, что государственно и что не-государственно (даже А. И. Кошелевъ доказалъ, что онъ ничего этого не понимаеть). Но это ограниченное большинство сейчась нонимаеть, что ему удобно и что неудобно. Надо поэтому желать, чтобы, наконець, само существование стало бы рашительно неудобнымъ въ передовой странв либерально-эгалитарной по духу Европы XIX ввка.

И въ этомъ смыслѣ и не знаю, почему бы людямъ, желающимъ Россіи идеальнаю блага (т.-е. духовной независимости), не желать отъ всего сердца гибели и окончательнаго униженія той странѣ, или той націи, которой духъ и во дни величія, и во дни паденія представлялъ и представляеть собою квинтъ-эссенцію западной культуры, котя и отживающей, но еще не утратившей вполнѣ своего авторитета въ глазахъ того отсталаго большинства русской интеллигенціи, которое теперь еще имѣеть нанвность вѣрить въ какое-то "демократическое и благоденствующее человѣчество".

Франція была передовой страной Католичества, лучшей опорой Западной церкви; она стала передовой страной атеизма; она давно пада, такимъ образомъ, какъ примъръ религозности; Франція вознесла монархію на высшую точку славы; она же начала (во имя прогресса) казнить королей, изгонять ихъ, мѣнять династіи; она давно перестала быть примъромъ монархической лойальности. Франція первая уничтожила у себя аристократію; люди серьезныхъ аристократическихъ убъкденій и вкусовъ давно перестали ей черезъ это сочувствовать... Французская нація долго была самой побѣдоносной, самой героической націей Европы; но въ 70-хъ годахъ эта нація потерпѣла такое пораженіе; что въ глазахъ людей военныхъ, или чтущихъ воинственность, она стала

чуть ли не самой последней напіей съ этой точки зренія. Но за то, что Франція республика, и республика демократическая, якобинская, у насъ многіе прогрессисты, многіе либералы, нигилисты явные и тайные (осторожные, робкіе—служащіе, напримітрь) ей еще сильно сочувствують: надо желать, чтобы якобинскій (либеральный) республиканизмъ оказался совершенно несостоятельнымъ и не передъ реакціей монархизма, а передъ коммунарной анархіей; нбо монархическая, реакція все-таки, прочна не будеть, а только собъеть еще разъ съ толку наше и безъ того плохое общественное мнине, ненадежная монархія будеть только томить, какъ томить осужденнаго на смерть больнаго медленная агонія; она будеть длить обманчивое и зловредное вліяніе европейскихъ либеральныхъ ндей; торжество же коммуны болье серьсэное, чъмъ минутное господство 71 года, докажеть несомивнию въ одно и то же время и безсиліе "правоваго порядка", искренно проводимаго въ жизнь (чъмъ искренные тымь хуже!) и невозможность вновь организоваться народу на одних началах экономического разенства. Такъ что тв государственные организмы, которымъ еще предстоить жить, поневоль будуть вынуждены избрать новые пути, вовсе непохожіе на тв пути, по которымъ шла Европа съ 89 года. Большинство не умъеть ни отваеченно предвидъть, ни художественно предчуствовать; большинству нужны наглядные примъры...

Прибавляю еще воть что; возможно ли серьезное (хотя, новторяю, онять-таки временное) торжество и господство коммуны безъ вандализма, безъ вещественнаго разрушенія зданій, намятниковъ искусства, нѣвоторыхъ библіотекъ и т. д.?—Конечно, нѣтъ, и при нынѣшнихъ средствахъ разрушенія обратить большую часть Парижа въ развалины и груды пенла гораздо легче, чѣмъ было во времена древнія разрушать другіе великіе культурные центры,—Вавилонъ, Ниневію, Старый Римъ и т. д.

А этого и нужно желать тому, кто жаждеть новых формь инвилизаціи на берегахь Босфора.

Разрушеніе Парижа сразу облегчить намь дило культуры даже и внишней въ Царырады.

И неужели это только безсильное желаніе варварской зависти? Не думаю!—Не върнъе ли, что это нъчто вродъ пророчества, если не совсъмъ уже научнаго, то полу-научнаго, ипотетическаго, по индуктивному способу изъ примъровъ историческихъ выведеннаго.

Въ следующемъ нисьме буду, скръпля сердие, говорить о Славянахъ и о томъ, почему ихъ ошибки и даже, пожалуй, и некоторая степень неблагодарности могутъ быть намъ выгодны. Здёсь же заране скажу только два слова объ этомъ: Ошибки и исблагодарность Юго-Славяна могутъ быть намъ выгодны по той же самой причинь, по какой намъ выгодны и неустройства во Франціи. Интеллигенція Юго Славянъ слиш-

комъ похожа на французскую или обще-европейскую буржувайю, и ссли она нъсколько лучше, то развъ только тъмъ, что она еще юраздо хуже ея.

Это я надъюсь объяснить очень просто.

## VI.

И такъ теперь следуеть о Юго-славянахъ. Въ прошломъ письме моемъ я сказалъ такъ:

"Ошибки и неблагодарность Юго-славянь могуть быть намъ выгодны по той же самой причинь, по какой намъ выгодны и неустройства во Франціи. Интеллигенція Юго-славянъ слишкомъ похожа на французскую демократію, и если она нъсколько лучше, то развъ только тьмъ, что она гораздо хуже ея".

Чъмъ же хуже и чъмъ лучше наши "братья Славнне" современныхъ Французовъ и вообще европейской интеллигенция?

Хуже они темъ, что интеллигенція ихъ стоить еще дальше на пути эгалитарнаго индивидуализма, чъмъ интеллигенція устаръвшей Франціи. Хуже они темъ, что у нихъ неть и тени техъ могучихъ тормазовъ (легитимизма, ультрамонтанства, аристократизма, національно-военных и рыцарских преданій и т. д.), которые въ теченіи целаго въка сдерживали Францію на наклонной плоскости ся эгалитарнаго ниспаденія и ослабіли окончательно только въ 60-хъ и 70-хъ годахъ нашего въка. Хуже Славине тъмъ, что они всъ силошь дибералы, конституціоналисты и демократы; что у нихъ нівть ни тіхъ впечатлівній вы душь, ни той соціальной почвы подъ ногами, которыя воспитывають людей мыслящаго и властнаго охраненія. Что касается до простолюдиновъ, до болгарскаго и сербскаго земледельца, до черногорскаго воина, до чешскихъ и словацкихъ крестьянъ и рабочихъ, то у нихъ охраненіе есть лишь дело привычки и незнанія, и кроме буржувзіи, въ высшей степени обыкновенной и европейской по типу своему, они ничего изъ среды своей, предоставленные самимъ себъ, выдълить до сихъ поръ не могли. Юго-славянская интеллигенція, говорю я, не им'я за собою никакихъ могучихъ собственно мъстныхъ національныхъ монархическихъ, аристократическихъ и даже особенно сильно выраженныхъ религозныхъ преданій, представляєть собою тинь чистьйшей плутократической демократии. Въ этомъ смысле не только южное Славянство, т. е. Болгары и Сербы, но и Славянство австрійское, т.-е. Словаки, Чехи и Хорваты-однимъ словомъ все Славяне (за исключение Русскихъ и Поляковъ) самыя демократическія по строю своему націи. Все монархическое, все аристократическое, и даже, говорю я, все религіозное господство надъ ними въ теченіи в'яковъ болье или менье хотя и въ разной степени и по разнымъ причинамъ было или совстмъ чуждо имъ, или, по крайнеж мъръ, не соединено со славой народныхъ преданій. У Болгаръ и Сербовъ Турціи все это было греческое или турецкое; у австрійскихъ Славянъ—швабо-мадьярское.

Этимъ-то они хуже даже Итальянцевъ, Французовъ и Нѣмцовъ-бюргеровъ, ибо илутократически-либеральное устройство общества есть самое безсодержательное, ненадежное и безпринципное изъ всѣхъ общественныхъ устройствъ. Нѣтъ ни сильныхъ, привычныхъ обществу привилегированныхъ властей, ни могучихъ, внѣ либеральнаго благоденствія стоящихъ и поэтому дисциплинирующихъ это общество,—идеаловъ...

Но именно поэтому-то, что общество южныхъ и западныхъ Славявъ по природъ своей еще либеральнъе и эгалитариъе, чъмъ нынъшнее общество Франціи, — оно и лучше. Строй этого общества до того уже не проченъ, жизнь эта до того безсодержательна, до того не идеальна по духу или смыслу своему, до того поэтому не надежна, что долю такъ она простоять не можетъ.

Славянство, послѣ неизбѣжнаго паденія Турціи и Австріи, вынуждено будеть самой *пепрочностью* своего диберально-плутократическаго строя выйти скоро въ слыдъ за Россією на какой-то повый историческій путь.

Теперь, пока Турція и Австрія еще существуєть, Славянство занато преимущественно вопросами политики внішней; оно прежде всего заинтересовано отношеніями своєго племени къ Німцамь, Туркамь, Мадьярамь и Грекамь. Послі удаленія Турокь съ Босфора, послі неминуемаго разрушенія Австріи и послі необходимаго образованія на развалинахь этихь двухь державь великаго Восточнаго Союза подъ гегемоніей Россіи—Славяне вынуждены будуть устремить все вниманіе свое на
діла внутреннія, на свой соціальный строй. А такь какь событія на
Занаді Европы въ тоже время идуть своимь чередомь (и даже очень
быстро); такь какь соціализмь либеральный (т.-е. революціонный) растеть тамь не поднямь, а по часамь, то грядущіє, близкіе и всіми ожидаемые перевороты въ Европі романо-германской не могуть не отозваться и на славяно-греческомъ Востоків.

Исно поэтому сладующее соображеніе: если посль паденія Австріи и Турціи и во время того, какъ будуть слагаться совершенно новыя условія Восточнаго Союза—во Франціи, Италіи, Испаніи (и даже, можеть быть,—въ Германіи и самой Великобританіи),—индивидуально-плутократическій и конституціонно-демократическій строй общества окажется никуда негоднымъ и уже слишкомъ неўстойчивымъ, то вса восточныя и славянскія націи, которымъ необходимо будеть такъ или иначе войти въ составъ вышеуномянутаго Великаго Союза, принуждены будуть изъ чувства самосохраненія произвести у себя дома прогрессивно-реакціонныя реформы, которыя могуть придать ихъ обществамъ больше стойкости и уменьшит

вижность, которой такъ болѣзненно увлеклись всѣ наиболѣе образованныя націи міра; сначала Франція со дня объявленія правъ человька (съ 89 года прошлаго вѣка); потомъ вся Романо-Германская Европа (съ 48 года нынѣшняго столѣтія) и, наконецъ, и наша Россія съ 61 года.

И при этомъ естественно, что тв націи и тв государства, въ которыхъ прежнихъ сословно-корпоративныхъ устоевъ было меньше, должны, движимыя силой Русскаго Самодержавія, и вдохновляемыя прим'вромъ русской покорности, скорпе придти къ темъ нелиберальнымо условіямъ, при которыхъ потребуется организація подобныхъ же устоевъ, совершенно новых по частным формам, но вычных по существу своему. Говорю еще яснве: такимъ націямъ въ хорошемъ смысль отстальнь (т.-е. но сравнительной неопытности и патріархальности) и въ самомъ дурномь смысль передовымь (т.-е. крайне эгалитарнымь по строю), легче будеть перешагнуть прямо къ практическому отвержению ложных началь 89 года, т.-е. къ отвержению не только экономическаго, но даже и гражданского всеобщого разенства и всеобщей личной свободы, чамъ тамъ государствамъ и націямъ, которыя изболтались, такъ сказать, за иплый послыдній выко во атмосферь буржувано-плутократическаго либерализма. Весьма въроятно, что самый аграрно-рабочій вопрост (взятый не съ точки зранія революціонно-либеральной, т.-е. не со стороны вопроса личных правз или всеобщаго экономическаго равенства, которое невозможно, а только со стороны матеріальнаго обезпеченія, отчасти и насильственно-легальнаго, даннаго властью, подобно, напримъръ, принудительному обезпечению нашей русской крестьянской общины), весьма вфронтно, говорю я, что этоть вопросъ есть ничто иное, какъ маскированная и сама себя еще не понявшая корпоративно-сословная реакція будущаго.

Есть основанія думать и надіяться, что осуществленная въ государственно-культурной практикі, аграрно-рабочан идея оказалась бы ничімь инымь, какь новой формой феодализма и больше—ничего; т.-е. новымь особаго рода закрипощеніемь лиць къ разнымь корпораціямь, сословіямь, учрежденіямь, внутренно-принудительнымь общинамь и отчасти даже и другимь лицамь, какъ-нибудь особо высоко карьерой или родомь поставленнымь.

Поэтому чёмь болёе мы будемь убёждаться, что дальнёйшее развитіе человёчества не на началахъ личнаго равенства и личной свободы, а на принципахъ совершенно противоположныхъ, должно привести народы въ новому горизонтальному разслоенію и въ новой вертикальной группировкъ общинъ, примиренныхъ въ высшемъ единствъ безусловно-монаржической власти,—тёмъ станетъ яснёе, что тотъ либерально-эгалитарный процессъ, которымъ восхищается интеллигенція всёхъ странъ съ конца прошлаго вёка,—есть именно то, что обыкновенно называется революціей т.-е.—легализованная, медленная, хропическая анархія.

Раціональная, научно-самосознательная Европа не могла и не котівла разлагаться эмпирически, неожиданно, нечанню, какъ разлагались и падали прежнія государства и культурные міры; — она видумали раціональный самообмані демократическаго и утилитарнаго прогресса. Древній Египеть, Эллада, Римъ гибли тоже оть уравнительнаго смишенія; оть демократизацій, оть плутократій, оть матерьялизма, оть усиленія если не вездів легальнаго, то по крайней мірів фактическаго равенства правъ и свободы положеній; но они неизбіжную смертельную болізнь не считали гигіеническимъ идеаломъ и не оправдывали теоретически это самоубійственное движеніе, не называли его восторженно прогрессомъ къ чему-то лучшему...

Опредёлить демократическій прогрессь какъ разложеніе очень важно, между прочимь, и для того, чтобы исправить нашихъ анархистовъ легальныхъ, тайныхъ и даже наивныхъ и безсознательныхъ, къ числу которыхъ принадлежатъ, къ сожалѣнію, еще очень многіе русскіе (даже и теперь послѣ ужаснаго событія 1-го марта 1881 года). Такими умѣронными анархистами я называю всёхъ либераловъ нашихъ.

Я вовсе не говорю, что всё они злонамбренные люди; я хочу только сказать, что они не понимають куда идеть дыло и не хотять вёрить, что намъ русскимъ, надо совершенно сорваться съ европейскихъ рельсовъ и, выбравъ совстыть новый путь,—стать, наконецъ, во главъ умственной и соціальной жизни всечеловъчества.

Для того же, чтобы стать во главе этого человечества и сказать свое слово, надо прежде всего отречься не отъ прогресса правильно-понятаго, т.-е. не отъ сложнаго развитія соціальных группъ и словет от единствет мистической дисциплины, но отъ двухъ ложныхъ европейскихъ принциповъ: 1) отъ утилитарно-эвдемоническаго, всеполезнаго, благоденственнаго направленія реальной науки, и замёнить его честноскептическимъ и, во многихъ случаяхъ даже, пессимистическимъ направленіемъ этой науки; и 2) отъ либерально-эгалитарнаго пониманія общественнаго прогресса;—и замёнить это дётское міровоззрёніе философіей болье вёрною дёйствительности, которая учить, что все истинно великое, и высокое, и прочное выработывается никахъ не благодаря повальной свободь и равенству, а благодаря разнообразію положеній, воспитанія, впечатльній и правъ, въ средъ, объединенной какой-мибудь высшей и священной властью.

## (ДОПОЛНЕНІЕ 1885 года).

Второе мое указаніе, кажется, довольно понятно; оно подразум'вваеть само-собою: незыблемость Самодержавія; укрѣпленіе Церкви и заботы о дерковномъ воспитаніи народа и высшаго общества; утвержденіе и развитіе общины и вообще начала неотчуждаемости (даже и дворянских земель, напр.), вообще уменьшеніе подвижности общественнаго строя, ограниченіе безусловной свободы купли и продажи и т. д.

Что касается до перваго, то-есть до того, что я позволить себь назвать пессимистическим паправлением реальной науки, то тыть кому это не ясно я могу указать во 1-хъ на "Поучение при освящении повыхъ зданий вокзала жельз. дор. въ Одессь, Пр. Никанора, Еп. Херсонскаго и Одесскаго". (Правосл. Обозр. 1884, Октябрь).

Это поученіе—превосходный образець смілаго и прямаго пессимистическаго отношенія къ знаменитымь изобрітеніямь и открытіямь ненасытнаго XIX віка. Образцовь же эвдемоническаго и утилитарнаго, то-есть противоположнаго воззрінія на всі эти усовершенствованія, такое множество, что затрудненіе только въ выборів. Ихъ найти можно везді и сколько угодно.

Кавъ на другой примъръ скептическаго и отрицательнаго отношенія въ индустріальному, техническому и т. п. богатству нашего времени можно указать еще на публичныя лекціи г. Астафьева (читанныя имъ недавно въ домъ Коншина, на Пречистенкъ); двъ первыя лекцін были даже прямо и озаглавлены такъ: Наше техническое богатство и наша духовная нищета.

Г. Астафьевъ доказываль, что быстрота современной жизни, ем излишняя подвижность и все это смишеніе сословій, націй, обычаєвь, религій не могуть не отражаться крайне вредно и на психическомъ состояніи человічества; отъ этого смішенія происходить неясность, непрочность, неопреділенность, неустойчивость душевной нашей жизни.

Еще должно упомянуть здѣсь вообще о сочиненіяхъ Влад. Серг. Соловьева. Въ его книгѣ "Критика отвлеченныхъ началъ", въ его педавнемъ прекрасномъ сочиненіи "Религіозныя основы жизни" и во всѣхъ другихъ статьяхъ и брошюрахъ этого замѣчательнаго русскаго мыслителя, мы находимъ одну основную, опять таки, — пессимистическую мысль: безсиліе нашего духа, необходимость боговластія, подчиненіе раціонализма мистикъ, подчиненіе всего грубо-понятнаго и реально-доступнаго таинственнымъ высшимъ началамъ, непонятнымъ для самодовлѣющаго въ мелочности своей разсудка, но жаждѣ вѣры вполиѣ доступнымъ и, можно даже сказать, оснзательнымъ!

Я полагаю, этихъ трехъ примъровъ будетъ довольно и они одни до-

вазывають, что русскій умь мало по малу срывается съ утилитарноэвдемоническаго пути буржуванаю европеизма и находить свой!..

Замътимъ здъсь еще очень простую, но въ высшей степени важную вещь. Пессимизмъ общато міровоззрпнія или невъріе въ возможность земнаго счастія, земнаго благоустройства и вемной всесправедливости дветь обывновенно въ частныхъ житейскихъ случаяхъ оптимистическіе плоды.

Человъкъ, философски разочарованный въ земномъ человъчествъ, не будетъ от людей слишкомъ требователенъ: онъ будетъ меньшимъ доволенъ. Онъ не будетъ реблиески мечтать о золотомъ откъ на землъ, достигнутомъ путемъ радикальныхъ революцій, уравнительныхъ реформъ или путемъ неслыханныхъ еще физико-химическихъ изобрътенъй.

Пора разочароваться во всемъ этомъ и пора ожидать, что сама точная наука въ близкомъ уже XX въкъ приведеть насъ вовсе не кътъмъ восхитительнымъ результатамъ, на которые надъялись передовые люди въ XVIII въкъ и въ первой половинъ истекающаго столътія! Пора!

Конвцъ І-го тома.



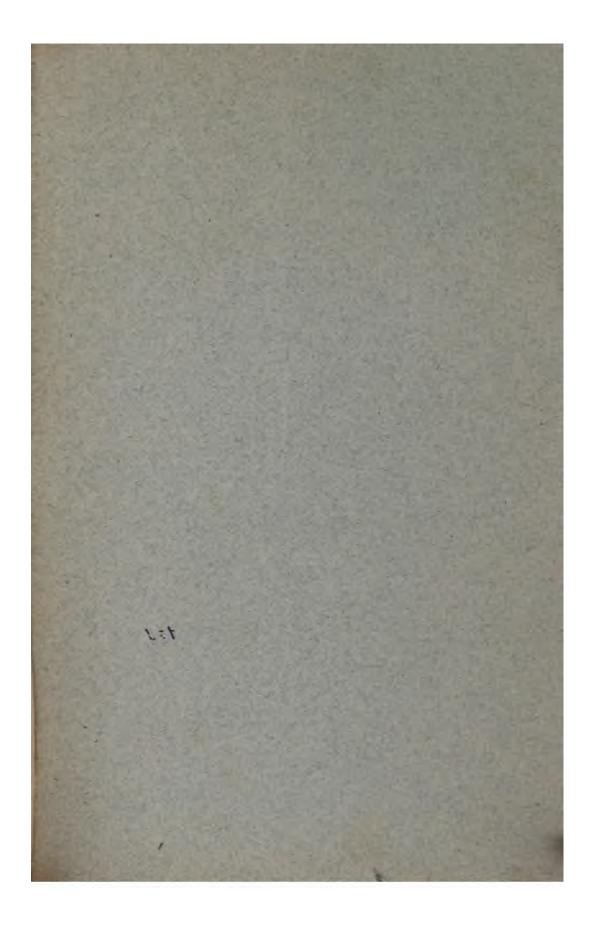



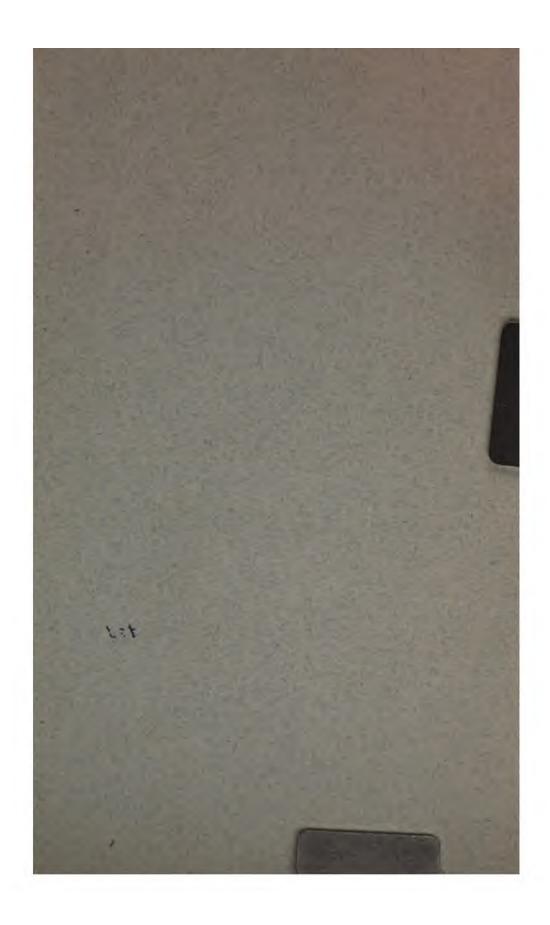

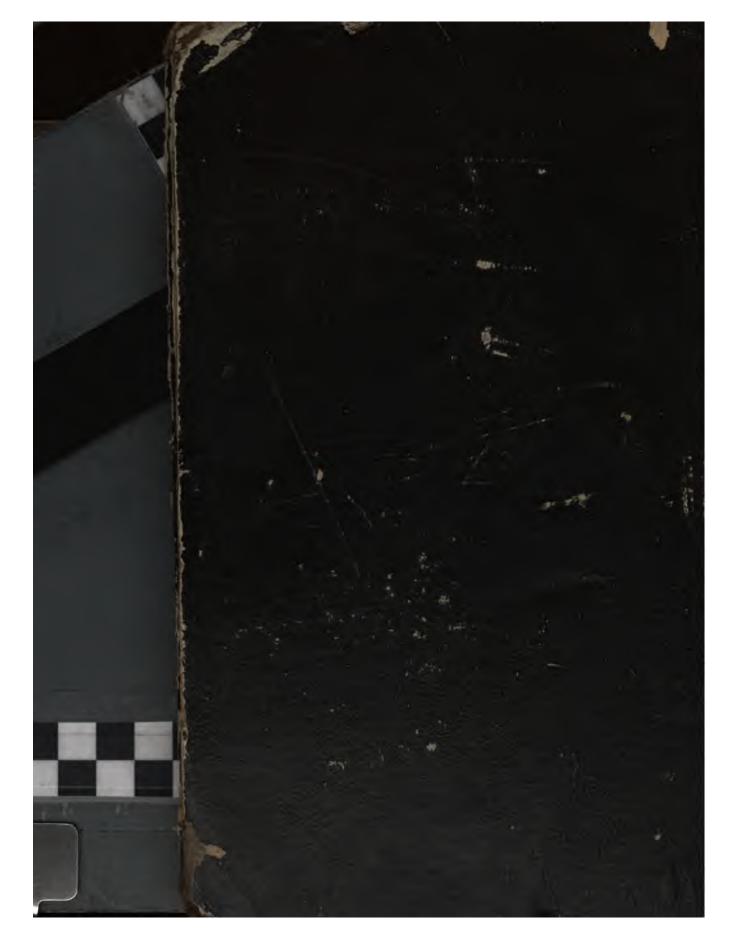